### TROPENAVAM CCENTRE

## ∬ ∋磁3







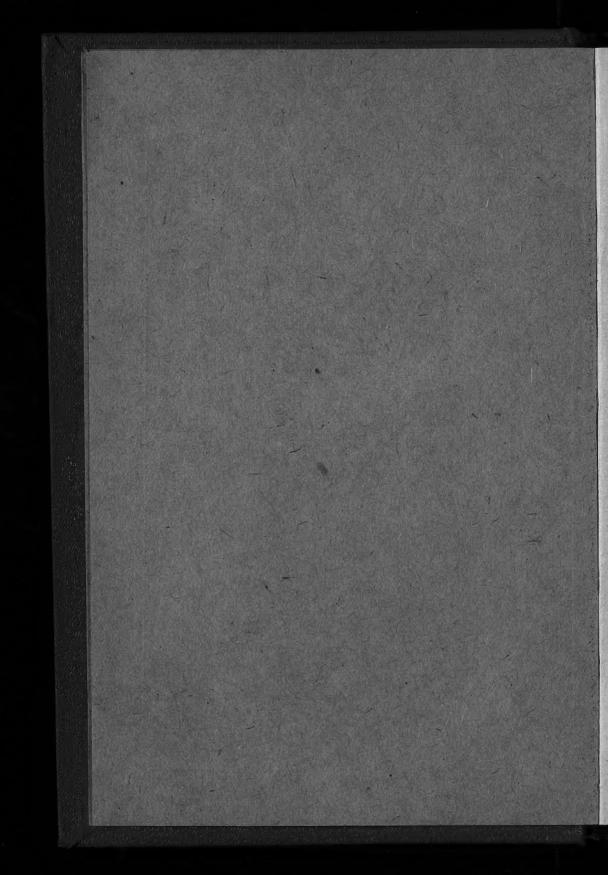

9/47/ РЬМА и ССЫЈ A 155 981 образцы изъ жизни политическихъ заключенныхъ въ россии 2850 owcuell Изданіе Э. Л. Каспровича въ Лейпцигъ 1905 г. . d. Sowietvertra BERLIN J. LADYSCHNIKOW VERLAG G. M. B. H.

# Изданія бывшаго издательства Э. Л. КАСПРОВИЧА въ ЛЕЙПЦИГЪ:

| Бёлый терроръ или выстрёль 4 апрёля 1865 г. Разсказъ<br>одного изъ сосданныхъ (1875)                                                                       |       |             | ф.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|
|                                                                                                                                                            |       | 基           | 50    |
| Воспоменанія княгини Е. Р. Дашковой (1876)                                                                                                                 | H.    | ı           |       |
| Записки Енатерины II, императрицы Россіи. Переводъ<br>съ французскаго (1876)                                                                               |       | 5 .         |       |
| Записки генерала Н. А. Саблунова о временахъ императора Павла I и о кончинъ этого государя (1902)                                                          | 5     |             |       |
| Записки кинзи Трубециаго (1874)                                                                                                                            | HE SA | 400         | 50    |
| Записки Ивана Дмитріевича Янушкина (1874)                                                                                                                  | 9     |             |       |
| Историческіе документы изъ временъ царствованія<br>Александра I (1880)                                                                                     |       |             | so.   |
| Краткое обозрѣніе существующих въ Россіи раско-<br>ловъ, ересей и сентъ, какъ въ религіозномъ, такъ и въ<br>политическомъ ихъ значеніи. Составилъ Липранди |       | 100 100 100 |       |
| (1883)                                                                                                                                                     | 1     | -           | -     |
| Матеріалы для біографів княгини Е.Р. Дашковой (1876)                                                                                                       | 2     |             | -     |
| Матеріалы для біографін императора Павла I (1874)                                                                                                          | 1     | 5           | 0     |
| Матеріалы для біографін А. С. Пушнина и письма его<br>къ Рылбеву, Бестужеву и другимъ (1875)                                                               | 1     | 5           | 0     |
| Матеріалы для біографін К. О. Рылвева (1875)                                                                                                               | 0.32  | 5           | 333   |
| Матеріаны для будущей исторіи Сибири и ссылки<br>Михайлова (1880)                                                                                          | 16.1  | 5           |       |
| Матеріалы для исторіи гоненія студентовъ при<br>Александрів II (1902)                                                                                      |       | 5           |       |
| Матеріалы для исторіи царствованія императора<br>Николая Павловича (1880)                                                                                  | 3     | 100         |       |
| Новгородское возмущеніе въ 1831 г. Записки полковника<br>Панаева, временнаго начальника возмущенія (1874)                                                  |       |             |       |
| Нѣкоторыя выписки изъ бумагъ Дениса Васильевича<br>Давыдова, непропущенныя цензурою въ Россіи (1906)                                                       | 3     |             |       |
| Нѣкоторыя вышиски изъ бумагъ М. Данилевскаго(1875)                                                                                                         | 1     | _           | 1     |
| О повреждении нравовъ въ Россіи. Сочиненіе князя<br>М. Щербатова (1876)                                                                                    |       | 5           | 0     |
| О раскольникахъ при императорахъ Николаѣ I и Алек-<br>сандрѣ П. Пополнено запискою Мельникова (1882)                                                       |       | 5           |       |
| Объ аристонратів, въ особенности русской. Письмо изъ                                                                                                       | 1     | 0           | -     |
|                                                                                                                                                            | -     | 1919        | 0.6.0 |

N4256. 44255 7981

# Тюрьма и Ссылка.

### Образцы

нзъ жизни политическихъ преступниковъ въ Россіи.

Mub. w 3559.

(Gefängnis und Verbannung. 3. Auflage.)

Bibl. d. Sowjetyerte.

Inv.-Nr. Abtell.

Datem

1 192

Третье издание.

лейнцигъ:

Э. Л. КАСПРОВИЧЪ.

LEIPZIG:

E. L. KASPROWICZ.

4 A 155 T 981



4-1916

2010

82

A 7.850 Mul. N 3559

### Тюремная жизнь

РУССКИХЪ РЕВОЛЮЦІОНЕРОВЪ.

(джоржа кеннана.)

Каждый просвъщенный американскій читатель, интересующійся ділами Россіи, но неимъющій возможности почерпать свои свъдънія ни откуда, кромъ тъхъ въ высшей степени неполныхъ и неудовлетворительныхъ извъстій о событіяхъ въ Россіи, которыя приносить нашь телеграфъ, непременно долженъ былъ не разъ спрашивать себя: "въ чемъ заключается особенность твхъ золъ, которыя способны вызывать именно среди русской молодежи проявление такой глубокой страстной ненависти къ царю и двигать на такія отчаянныя постоянныя попытки лишить его жизни". Напрасно стали бы мы искать въ доходящихъ до насъ свъдъніяхъ причинъ, которыя бы могли объяснить ту "бълокалильную" интенсивность чувства ненависти, которая подделения должна лежать въ основании этого необытновеннаго соціальнаго явленія. Намъ говорять, что Россія дурно управляется, что печать задавлена, что право общественныхъ собраній не признается, что всякое свободное стремление сурово подавляется испорченной и деспотической бюрократіей Но

18

все это зло, хотя мы и знаемъ, что оно дъйствительно существуетъ, не даетъ еще удовлетворительнаго объясненія тому факту, что десятки, можетъ быть, сотни молодыхъ мужчинъ и женщинъ въ Россіи охотно готовы умереть насильственной и позорной смертью на эшафотъ, лишь бы передъ смертью убить человъка, занимающаго пре-На съвздв предводителей "террористовъ", состоявшемся въ г. Липецкъ въ іюнъ 1879 года, на которомъ ръшено было убійство Александра II, сорокъ семь молодыхъ мужчинъ и женщинъ добровольно. предложили себя, какъ исполнителей постановленія сов'та ("Оффиціальный стенографическій отчетъ суда надъ цареубійцами въ С.-Петербургъ въ 1881 г." Слова Желябова\*), стр. 32.) Дурное управленіе въ томъ емыслъ, какъ мы обыкновенно понимаемъ эти слова, никакъ не можетъ быть достаточной причиной для объясненія такого необыкновеннаго и ненормальнаго факта. Люди, вообще, не борятся изъ-за свободы печати посредствомъ убійствъ и не завоевываютъ себъ гражданскихъ правъ путемъ цареубій-Чувство страшнаго личнаго оскорбленія должно присоединиться къ этому общему давленію для того, чтобы обыкновенный средній челов'якъ дошель до того душевнаго состоянія, когда онъ отдаетъ свою собственную жизнь за одну возможность убить другого. Поэтому или нужно признать, что террористы обладають какимъ-то

<sup>\*)</sup> Слова Желябова, сказанныя имъ на судъ, относятся не къ 79 г., а къ началу 81 г.

особенно жестокимъ и фанатическихъ характеромъ и что въ крови русскаго человъка существуетъ бользненная наклонность къ убійству, въ такомъ случав становится невозможнымъ судить о человъкъ этой категоріи на основаніи тахъ же нравственныхъ началъ, какія мы примъняемъ къ другимъ, или же въ основании ненормальныхъ явленій современной русской жизни лежитъ нъчто большее, чъмъ просто дурное управленіе. Я пам'вреваюсь указать въ этой и послъдующихъ статьяхъ на то, что мнъ кажется одною изъ самыхъ главныхъ и дъйствительныхъ причинъ, побудившихъ русскихъ революціонеровъ принять въ 1878 г. печальную, ошибочную и преступную политику террора, а именно на обращение съ въ русскихъ политическими ссыльными тюрьмахъ. Какой бы точки зрвнія не держаться по отношенію къ различнымъ фазисамъ, черезъ которые русское революціонное движение прошло съ 1870 года, не можеть быть, я думаю, сомнина въ томъ, что послъдній его фазисъ — организованное убійство — есть результать жестокаго и безчеловъчнаго обращения съ политическими въ Петропавловской крвпости, Шлиссельбургскомъ замкъ и въ тюрьмахъ Москвы, Кіева, Одессы и пр. Поэтому, прежде чвиъ разсматривать такія преступленія, какъ убійство Александра II, или разсуждать о техъ характерахъ, которые выдвинулись съ принятіемъ террористической политики, необходимо составить себъ ясное понятие о жизни русскихъ революціонеровъ въ тюрьмъ. Матеріаломъ для этихъ статей служили

мнъ главнымъ образомъ три источника: вопервыхъ, личный осмотръ большаго числа русскихъ тюремъ; во-вторыхъ, показанія трехъ или четырехъ сотъ мужчинъ и женщинъ, вынесшихъ это заключение въ продолжени разныхъ сроковъ отъ шести мъсяцевъ до семи лътъ, въ различное время отъ 1874 г. до 1885 г.; и, въ третьихъ, указанія русскихъ оффиціальныхъ лицъ, имвющихъ теперь или имъвшихъ прежде отношение къ тюремной администраціи. Много дней и ночей трудился я на мъстъ каторжнаго заключенія и ссылки, какъ въ Сибири, такъ и въ городахъ Европейской Россіи, надъ собираніемь и пров'яркой тахъ фактовъ, которые я намфренъ здфсь изложить, и имфю полное основание думать, что всв мои показанія заслуживають совершеннаго върія.

Два или три года тому назадъ возникъ въ англійскомъ журналѣ споръ между княземъ Крапоткинымъ и мистеромъ Вильсономъ съ одной стороны и достопочтеннымъ г. Линделело и однимъ анонимнымъ корреспондентомъ "Pall Mall Gazette" съ другой — относительно условій жизни "политическихъ" и обращенія съ ними въ Петропавловской крипости. Мни было отказано въ разрѣшеніи осмотрѣть эту тюрьму, почему я не могу описывать ее на основани личныхъ наблюденій; за то, вследствіе совершенно исключительныхъ обстоятельствъ, мнъ удалось собрать свъдънія о жизни въ ней иными путями. Я познакомился въ Сибири, по крайней мара, съ 30-ю ссыльными, которые подвергались заключению въ

этой крипости. Въ общемъ, время ихъ пребыванія тамъ обнимаеть весь промежутокъ времени отъ 1874 до 1884 г. Ссыльные эти были разсвяны по всей Сибири, многіе изъ нихъ никогда не видѣли другъ друга, имъ не было никакой возможности входить между собой въ предварительное соглашение относительно того, что они мив разсказывали. Большая часть изъ люди высоко-образованные и развитые и столько же неспособны преднамфренно обманывать, какъ любой американскій джентельменъ изъ моихъ знакомыхъ. Они описывали до мельчайшихъ подробностей все, что испытали въ крвпости, и я, просматривая свою записную книжку, нахожу въ разныхь мъстахъ 6 или 8 описаній одного и того же событія, однихъ и тъхъ же порядковъ, переданныхъ 6 или 8 лицами, не знающими другъ друга, находящимися въ различныхъ мъстахъ ссылки и живущихъ на громадныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга. Показанія ссыльныхъ съ юридической точки эрънія должны, конечно, быть разсматриваемы, какъ свидътельство "ex porte", но очевидно, что даже партійныя свид'втельства, когда они такъ совпадаютъ и данныя при тахъ обстоятельствахъ, на которыя я указалъ, должны считаться за достовърныя, если только не будеть указано, что были возможны соглашенія. Насколько я могь, я провъряль эти показанія ссыльныхъ путемъ разговоровъ съ судьями и оффиціальными лицами тюремнаго управленія. причинамъ, которыя нетрудно понять, я не могу назвать имена последнихъ, но это

были лица, хорошо знакомыя съ положеніемъ діль. Если участіе и роль правительства въ разсматриваемомъ вопросв и въ описываемыхъ событіяхъ не выступаютъ въ этой стать в такъ ярки, какъ это было бы желательно, то причина кроется отчасти въ томъ, что я для большей тщательности и полноты отложиль до следующей статьи разсмотр'вніе о д'виствіяхъ со стороны правительства, и отчасти въ томъ, что генералъ Оржевскій, русскій шефъ жандармовъ, оказался нерасположеннымъ, когда я былъ у него въ прошломъ году лѣтомъ, снабдить меня фактами или дать мнв возможность сделать личныя наблюденія. воленіе посытить большую петербургскую тюрьму, изв'ястную подъ названіемъ "Дома Предварительнаго Заключенія", и Литовскій замокъ, я получить, благодаря г. Галкину-Врасскому, начальнику тюремнаго комитета. На Петропавловскую и Шлиссельбургскую криность его власть не простиралась, и ген. Оржевскій, который могъ бы позволить осмотръть ихъ, въжливо, но твердо отклониль мою просьбу. Для того, чтобы лучше понять все, что я буду дальше описывать, читатель долженъ совершенно отръшиться отъ мысли, что русскія тюрьмы управляются по какой-нибудь системь, или что обращение съ заключенными вытекаетъ изъ предначертанной политики. Трудно найдти, я думаю, во всемъ цивилизованномъ мірѣ другой такой способъ примъненія наказаній, какъ тотъ, который употребляется въ Россіи, при которомъ личный произволъ игралъ бы такую видную роль, и личныя

соображенія исполнителей такъ сильно вліяли бы на законъ. — Во всей имперіи 884 тюрьмы. Номинально онв вев находятся подъ однимъ управленіемъ и подлежатъ однимъ и темъ же законамъ и правиламъ, и между твиъ трудно было бы найдти 20 тюремъ, которыя бы управлялись одинаковымъ образомъ въ продолжение 3-хъ лътъ. Тъ права, которыми пользуются заключенные въ одной тюрьмъ, не существують въ другой; въ одной — строгость есть общее правило, въ другой — только исключеніе; иныхъ заключенныхъ закармливають. другіе содержатся въ проголодь; въ одномъмъсть нарушение правиль не влечеть за собой ничего, кром'в выговора, тогда какъ въдругомъ — подобное же нарушение наказывается 20-ью ударами розогь по обнаженному тылу. Везды безпорядокъ, противозаконныя дъйствія, произволь и болье или менъе полное отсутствие всякой системы: Причинъ этого положенія діль много, но самыя главныя следующія: во 1-хъ, самые законы чрезвычайно трудно примѣнимы на практикв и полны противоръчій; во 2-хъ, управленіе тюрьмами распред'ялено между громаднымъ количествомъ лицъ и административныхъ органовъ, отношение которыхъ другъ къ другу не организовано правильно; въ 3-хъ, многія русскія административныя лица склонны решать дела и поступать согласно не съ закономъ, а съ твмъ, что они считають лучшимъ въ данное время или наиболъе соотвътствующимъ видамъ высшаго начальства; и, въ 4-хъ, крайне низкій уровень административныхъ способ-

ностей и нравственности громаднаго большинства лицъ тюремной администраціи, въ которую невозможно привлечь болье порядочныхъ людей при такомъ ничтожномъ окладъ, который они получаютъ. (Управляющій Домомъ Предварительнаго Заключенія въ С.-Петербургь, одной изъ самыхъ большихъ и главныхъ тюремъ имперіи, получаетъ только 900 руб., кром'в столовыхъ и квартирныхъ. Старшій помощникъ его получаеть только 400 руб. Въ С.-Петерб. пересыльной тюрьмв смотритель получаеть 350 руб., а помощникъ его 200 руб. Въ провинціальныхъ тюрьмахъ платится еще меньше. Отчеть Центральнаго Тюремнаго Управленія за 1884 г. стр. 83—84. С.-Петерб. Министерство Внутреннихъ Дѣлъ 1886 г.) У меня есть копія съ секретнаго доклада царю ген. губерн. Анучина 81 г., въ которомъ это высокопоставленное лицо, говоря о низкомъ состояни тюремъ и о неудовлетворительности законовъ, касающихся тюремнаго заключенія и ссылки, выражается такъ: "хотя законы и дають намъ безчисленное множество указаній въ этомъ дъль, но большая часть этихъ законовъ сделалась мертвою буквою съ самого дня ихъ изданія, вслідствіе ихъ непримънимости и отсутствія контроля". (Секретный докладъ царю ген. губ. Анучина гл. V. отд. 3, подъ заглавіемъ: иссылка, каторжныя работы и тюремное заключение.") У меня есть также копія съ циркуляра начальника одной изъ русскихъ губерній, отъ 25 августа 1885 года, тюремнымъ комитетамъ, городской полиціи, увзднымъ полицейскимъ управленіямъ и орга-

намъ тюремнаго контроля, въ которомъ губернаторъ обращаетъ внимание этихъ учрежденій "на существованіе въ увздныхъ тюрьмахъ безчисленныхъ и всевозможныхъ нарушеній закона, совершаемыхъ такъ открыто, что, кажется, почти невъроятнымъ, чтобы люди, позволяющие себъ подобные поступки, сознавали всю незаконность ихъ". Въ длинномъ рядв злоупотребленій, перечисляемыхъ губернаторомъ, встрвчаются безчестныя соглашенія между лицами тюремной администраціи и поставщиками провіанта и одежды низшаго качества, чвмъ-то, которое требуется, и о раздълении между собой этой мошеннической экономіи; требованія пайка и одежды для арестантовъ, которые уже умерли, или выпущены на свободу, и продажа этихъ вещей администраціей въ свою пользу; обыкновеніе выпускать заключенныхъ на свободу для того, чтобы они могли имъть частную работу, съ условіемъ дълить заработокъ съ теми, кто ихъ выпустиль; незнаніе властей, что тюремные надзиратели наказывають и свкуть заключенныхъ, безъ въдома и распоряженія исправниковъ и начальниковъ полиціи, въ участкахъ которыхъ находятся тюрьмы. Изъ этого циркуляра явствуеть безь дальнайшихъ изсладованій, что существуеть, по меньшей мфрф, 7 различныхъ лицъ и учрежденій, которыя иміютъ отношение къ управлению увздными тюрьмами (острогами), а именно: во 1-хъ, лица самой тюремной администраціи, во 2-хъ, тюремные комитеты, въ 3-хъ, администрація тородской полиціи, въ 4-хъ, увздная полиція, въ 5-хъ, органы тюремнаго контроля,

въ 6-хъ, исправники, и въ 7-хъ, губернаторъ. Къ этому же, однако, еще надо прибавить: въ 8-хъ, прокуроръ, въ 9-хъ, мъстная городская дума, въ 10-хъ, генералъ-губернаторъ, въ 11-хъ, центральная тюремная администрація въ С.-Петербургъ и, въ 12-хъ, министерство внутреннихъ дълъ. жандармское управленіе). Изъ вышеупомянутаго оффиціальнаго источника видно, что, твмъ не менве, не смотря на всю эту сложную машину, не смотря на кажущееся изобиліе "контроля", въ увздныхъ острогахъ совершается безчисленное множество нарушеній закона такъ открыто, что "становится невъроятнымъ, чтобы люди позволяли себъ подобные поступки, сознавая ихъ незаконность". Въ тюрьмахъ, предназначенныхъ исключительно только для политическихъ преступниковъ, безпорядковъ и мошенничествъ, конечно, меньше, чъмъ въ тюрьмахъ низшей степени провинности; но даже и вънихъ случайныя обстоятельства и административный произволъ нграють гораздоболъе видную роль, чъмъ законъ. Законъ ръдко препятствуетъ тому, что административное лицо считаетъ высшими государственными интересами. Если такой прокуроръ, какъ Стрельниковъ, или шефъ-жандармовъ, какъ Мезенцевъ, думаютъ, что, поступая съполитическимъ преступникомъ извъстнымъ образомъ, онъ можетъ вывъдать отъ него показанія, которыя поведуть къ аресту еготоварищей по преступленію, или дадуть ключь къ раскрытію заговора, то онъ, не колеблясь, переступаеть границы своей законной власти. Для достиженія своихъ.

цълей, онъ прибъгаеть даже къ самымъ низкимъ и безчестнымъ средствамъ, которыя столько же мучають преступниковъ, дискредитируютъ правительство; сколько допускающее ихъ. — Отношенія къ политическимъ преступникамъ зависятъ также въ сильной степени отъ настроенія, господствующаго въ оффиціальныхъ сферахъ въ различное время. Послѣ каждаго новаго покушенія со стороны заговорщиковъ, которые остались на свободь, строгость по отношенію къ ихъ товарищамъ въ тюрьм'в усиливается. Сегодня администрація, раздраженная успъхомъ заговора, которато ей не удалось раскрыть, вымещаеть свою неудачу на ихъ товарищахъ, которые находятся въ ея власти, — завтра, успокоенная мнимой покорностью тому, что ей кажется возстановленіемъ общественнаго порядка, она ослабляетъ крайнюю строгость тюремной дисциплины.

Естественнымъ результатомъ такого отношенія къ закону является полное отсутствіе всякой системы и постоянства вътюремномъ управленіи. Обращеніе съ заключенными сообразуется не съ законами, но съ тѣмъ, что прокуроръ или шефъ жандармовъ считаетъ нужнымъ, въ виду обстоятельствъ или событій, къ которымъ сами заключенные не имъли, можетъ быть, ника-

кого отношенія.

Прежде чѣмъ приступить къ описанію ежедневной жизни русскихъ революціонеровъ въ тюрьмѣ, я желалъ бы обратить вниманіе на три разряда фактовъ, которые имѣютъ близкое отношеніе къ тюрьмѣ и которые презвычайно сильно вліяютъ на состояніе

духа заключенныхъ въ ней. Эти разряды фактовъ, о которыхъ я говорю и которымъ я посвящу остальную часть этой статьи, слѣдующіе: во 1-хъ, обычай арестовывать людей безъ разбора, съ цълью терроризировать и въ надежде разыскать нити революціонной д'ятельности; во 2-хъ, заключеніе людей въ тюрьму, какъ средство пытки для того, чтобы добиться отъ нихъ сознанія и выдачи друзей; и, въ 3-хъ, незаконное содержаніе политически-заподозр'янныхъ въ одиночномъ заключении въ продолжении мъсяцевъ и даже годовъ, въ то время какъ полиція разыскиваеть по всей имперіи улики для ихъ обвиненія. Всв эти средства практиковались въ Россіи въ самой широкой мфрф; вфроятно, что это-то и способствовало главнымъ образомъ тому, что тлъющія искры недовольствія разгор'ялись въ ужасное пламя террористической борьбы. Говоря о политическихъ арестахъ, что они производятся "безъ разбора", я не хочу, конечно, сказать, что полиція въ Россіи арестуеть людей такъ же, какъ Милису, бъгающій по улицамъ и хватающій каждаго, кто ему попадется. Полицейские аресты, какъ бы они ни были многочисленны, всегда распространяются на одинъ только разрядъ людей, оффиціально извъстный въ Россіи подъ названіемъ "неблагонадежныхъ".

Слово это не имъетъ равнозначущаго на англійскомъ языкъ и понятіе это до такой степени чуждо нашему уму, что его нельзя перевести, а можно только приблизительно объяснить его значеніе. Составленное изъсловъ "благо" и "надежда", оно выражаетъ

собою такія условія, при которыхъ можно надъяться, что совершится нъчто хорошее, "неблагонадежность" — отрицательное понятіе этого сложнаго слова и на оффиціальномъ язык в означаетъ, приблизительно, то, что на человъка нельзя надъяться въ политическомъ отношении. Терминъ "неблагонадежность" примъняется правительствомъко всемъ лицамъ, политическія мненія которыхъ не совпадають строго съ воззрвніями правительства и поведение которыхъ поэтому должно подлежать надзору. Статистики этого "неблагонадежнаго" элемента, конечно, не существуеть; но въ 1880 г., при либеральномъ министерствъ Порисъ-Меликова, лицъ, находящихся подъ гласнымъ надзоромъ полиціи, значилось оффиціально 2837 чел. распредвленныхъ по губ. слъдующимъ образомъ: въ С-Петербургъ — 273 ч., въ Москвъ — 101, въ Калугъ — 165, въ Архангельскъ — 96, и въ др. губ. — 1434. (Аксаковская "Русь" № 46, сентябрь 26, 1881 г.). Надо, однако-же, сказать, что лица, на ходящіяся подъ гласнымъ надзоромъ полиціи, представляютъ собою только небольшую часть громаднаго класса "неблагонадежныхъ людей". Это по большей части лица, насильственно удаленныя изъ своего мъстожительства въ другія м'вста государства для того, чтобы лишить ихъ мёстныхъ связей, и подвергающіяся въ опредѣленное время посвщеніямъ полиціи. Тысячи другихъ, которыя не были такимъ образомъ сосланы, находятся подъ тайнымъ надзоромъ и еще тысячи третьихъ записаны въ жандармскихъ и полицейскихъ книгахъ. При каждомъ

новомъ актъ насилія или покущенія со стороны крайней революціонной партіи, полиція д'влаеть внезапный наб'ягь на вс'яхь неблагонадежныхъ лицъ въ городъ, гдъ подобное событіе совершилось, хватаеть и сажаеть въ тюрьму десятки людей виновныхъ и невинныхъ, чтобы потомъ разобрать ихъ на досугв. Когда генералу Стрвльникову была ввърена царемъ почти диктаторская власть, для подавленія крамолы въ губ. южной Россіи, онъ въ три дня арестовалъ и заключиль въ тюрьму не менве 118 человъкъ въ одной только Одессъ. Затъмъ отправился въ Кіевъ и арестовалъ 89 человъкъ почти одновременно и приказалъ арестовать сотни другихъ — въ Харьковъ, Николаевъ, Полтавъ, Курсхъ и другихъ южныхъ городахъ Россіи. Большая часть этихъ арестовъ производилась совершенно безъ, такъ называемыхъ, данныхъ уликъ, единственно только съ целью добыть свъдънія о заговорахъ, существованіе которыхъ полиція предполагала, но которые ей неудавалось раскрыть. Многіе изъ арестованныхъ были просто дъти, несовершеннольтніе учащієся мальчики и дівушки отъ 15 до 17 л'ятъ, которые никакимъ образомъ не могли считаться опасными заговорщиками, но которыхъ, по мнанію полиціи, можно было запугать и заставить сознаться во всемъ, что они знали о замыслахъ, разговорахъ и занятіяхъ ихъ старшихъ родственниковъ и друзей. Планъ Стръльникова быль: арестовать одновременно какъ можно болве лицъ изъ "неблагонадежныхъ", запереть ихъ въ тюрьму, продержать дней 10

или 15 въ строжайшемъ одиночномъ заключеній и зат'ямъ подвергнуть страшному инквизиторскому допросу съ цвлью хоть чтонибудь разузнать отъ каждаго и потомъ составить изъ такихъ отрывковъ цѣлый революціонный заговоръ. Если, напр., молодая дъвушка, принадлежащая къ "неблагонадежной семьи, получила подозрительное письмо, перехваченное полиціей, или была замъчена выходящей изъ "заподозръннаго" дома поздно вечеромъ, то ее сейчасъ же арестовывали, обыкновенно, ночью, препровождали въ закрытой каретъ въ Одесскую тюрьму, сажали въ твсную одиночную камеру и предоставляли ее собственнымъ ея ужаснымъ мыслямъ. Ей не давали никакого объясненія, и если она обращалась съ вопросомъ къ караульному солдату въ корридорф, то получала единственный отвътъ: "Приказано не говорить". Дъйствіе, производимое на молодую неопытную, впечатлительную дввушку подобнымъ внезапнымъ переходомъ среди ночи отъ спокойствія ея 🛪 собственнаго дома къ этой узкой, мрачной камеръ тюрьмы, можно себъ легко представить. Даже при большомъ мужествъ к твердости характера легко потерять самообладаніе отъ такой пытки. Единственные звуки, нарушающие тишину тюрьмы, — это тяжелые шаги караульнаго, слабо доиосящіеся крики, буйство какого-нибудь пьянаго, котораго связывають на другомъ концъ зданія: при этомъ неопытной дввушкв представля предс ются страшныя сцены насилія и оскорбленти; хлопанье тяжелыхъ дверей, стоны и истерическій плачь другихъ, только-что престо-

Тюрьма и ссылка.



ванныхъ политическихъ преступниковъ въ сосъднихъ номерахъ. Все это, вмъстъ взятое, какъ и внезапное, безшумное появленіе отъ времени до времени незнакомаго лица въ четыреугольномъ отверстіи, продъланномъ въ двери для наблюдении за заключенными, — все это способствуеть тому, чтобы первая ночь въ тюрьм в бывала для молодой дъвушки такимъ страшнымъ испытаніемъ, которое до конца ея жизни неизгладится изъ ея намяти. Но все это только начало той пытки, которой должны подвергнуться ея мужество и самообладаніе. Проходить день, другой, три дня, десять дней, не принося ей никакихъ извъстій, никакихъ объясненій относительно того, въ чемъ она об-Два раза въ сутки молчаливый виняется. сторожъ подаетъ ей пищу черезъ четыреугольное отверстіе въ двери, и ничто, кромъ этого, не нарушаетъ однообразія и одиночества ея жизни. У нея нътъ ни книгъ, ни письменныхъ принадлежностей, ничего, чтобы разсвять ея мысли и ослабить то напряженное состояніе, которое скоро д'влается Терзаясь мучительными нестерпимымъ. предчувствіями и полной неизв'ястностью относительно своей собственной судьбы и судьбы тэхъ, кто ей дорогъ, она можетъ только метаться по своей камерѣ изъ угла въ уголъ до изнеможенія, чтобы затъмъ броситься на узкую тюремную кровать и постараться забыться во снъ. Наконецъ, черезъ недълю, можетъ быть черезъ двъ, послъ ея ареста, когда думаютъ, что она достаточно смирилась духомъ, подъвліяніемъ одиночества и горя, ее требуютъ къ предва-

рительному допросу, который производится безъ свидътелей и защитника самимъ Стръльниковымъ. Приступая къ допросу, онъ объявляеть ей, что она обвиняется въ чрезвычайно важныхъ преступленіяхъ по такимъто и такимъ-то статьямъ свода уголовныхъ законовъ и что ей грозитъ ссылка въ Сибирь на долгіе годы. Въ виду, однако-же, ея молодости, неопытности и возможности предположенія, что она была совращена на этотъ путь преступными товарищами, онъ считаетъ себя въ правъ сказать ей, что, если она проявить искреннее раскаяніе, чистосердечно сознается въ своихъ заблужденіяхъ и сообщить безъ утайки ему все, что ей извъстно по дълу, а также правдиво отвътитъ на заданные ей вопросы, то она будетъ тотчасъ же отпущена на свободу. Если же она, напротивъ, проявитъ упорство и тъмъ покажеть себя недостойною милосердія, то его долгъ, какъ члена исполнительной власти государства, поступить съ нею по всей строгости закона". Бъдная дъвушка отлично знаеть, что слова о ссылкв въ Сибирь не простая угроза. Принадлежа къ неблагонадежной семьв, она часто слышала разсказы о Маріи Присецкой \*), которая была сослана,

<sup>\*)</sup> Иванъ Максимовичъ Присецкій — богатый эемлевладілець Зеньковскаго уізда Полтавской губерніи. Его собственная преданность царю никогда не была заподозріна, но всі его діти — три дочери и одинъ сынъ — сосланы въ Сибирь за различныя политическія діла. Двое изъ нихъ въ Семипалатинскі, на границі Средней Азіи, третья въ тюрьмі на Карі у истоковъ Амура, а четвертый быль до послідняго времени въ деревні Тунка около пограничной линіи между Восточной Сибирью и Монголіей. Я позна-

когда ей не было 16-ти лътъ, за то, что не хотъла выдать свою старшую сестру, и Ивичевичей, сестру и брата, 17-ти и 14-ти лътъ, которые были арестованы въ Кіевъ и сосланы въ Сибирь\*) въ 1879 г. безъ всякой другой причины, кромъ той, что ихъ два старшіе брата принадлежали къ революціонной партіи и были застрѣлены при вооруженномъ сопротивленіи. Не удивительно, если молодая дъвушка, доведенная до отчаянія одиночнымъ заключеніемъ, безъ знанія законовъ, безъ защитника и безъ поддержки друзей въ такую критическую минуту, не устоитъ подъ вліяніемъ смертельнаго страха и скажетъ инквизитору все, что она знаетъ. Она становится свободной, но только для того, чтобы испытывать страшныя: муки угрызенія сов'єсти и раскаянія, когда она увидить, что самыхъ дорогихъ ей людей арестують, сажають въ тюрьму и ссылають въ Сибирь на основании тъхъ показаній, которыя она сама дала. Часто однако же случается, что дівушка остается непоколебимою и отказывается отвёчать на вопросы, даже посл'в нъсколькихъ мъсяцевъ одиночнаго заключенія. Тогда власти при-

\*) Ивичевичь: Пристина, дёвушка 17-ти лёть, и брать \*) Ивичевичь: Пристина, дёвушка 17-ти лёть, и брать 14-ти лёть, были сосланы въ Киренскъ Иркутской губерніи, болёе 4-хъ тысячъ англійскихъ миль на востокъ отъ С.-

Петербурга.

комился съ тремя изъ нихъ, въ мъстахъ ихъ ссылки, во время моего последняго путешествія по Сибири и вынесъ изъ этого зпакомства самое лучшее впечатльніе. Отправляясь въ любую страну путешественникъ не могъ бы заранье разсчитывать встрътить такикъ развитыхъ, образованныхъ и привлекательныхъ молодыхъ людей.

бъгаютъ къ еще болъе безнравственнымъ

средствамъ.

)

**)**.

a!

- 1

[-

l--

0

)~

**)-**

ъ

**A-**

BO

съ

ия-1**5**0

XЪ

ATB.

цiн,

C.-

Въ 1883 году, Марія Калюжная, дівушка 18-ти лътъ, дочь одесскаго купца, была арестована по обвиненію въ неблагонадежности, посажена въ тюрьму и подвергнута всему тому, что я сейчасъ описывалъ. Она была однако же дъвушка умная и съ сильнымъ характеромъ и твердо выдерживала въ продолжении многихъ мъсяцевъ всъ попытки запугать ее и заставить выдать своихъ друзей. Наконець, полковникъ Катанскій, одесскій жандармскій офицеръ, приносить ей искусно поддъланныя ложныя показанія, яко бы данныя ея арестованными сообщниками. Въ дъйствительности же, документъ этотъ былъ приготовленъ самими жандармами на основаніи св'яд'вній, добытыхъ черезъ шпіоновъ, съ прибавленіемъ собственныхъ догадокъ и соображеній; — это быль искусно задуманный плань добиться отъ Калюжиной обманомъ такихъ показаній, которыя могии бы служить обвиненіемъ для ея товарищей, находящихся въ тюрьмъ, въ ожидани суда. Полковникъ Катанскій съ жестокимъ лицемъріемъ говорилъ Калюжной, что онъ является къ ней не какъ правительственное лицо, но какъ другъ, чтобы сообщить ей показанія ея товарищей и уговорить ее спасти себя, пока еще есть время. Упорство ея и отказъ отвъчать не могутъ болве принести никакой пользы ея товарищамъ, такъ какъ они уже сознались въ своей винъ. Прокуроръ не узнаетъ, что онъ, Катанскій, показалъ ей эти бумаги и будетъ думать, если она только выразить готовность отвъ-

чать на вопросы, что она раскаялась. Противъ нея нътъ серьезныхъ обвиненій и только ея продолжительное упорство препятствовало ея немедленному освобожденію. Она • должна только выразить смиреніе и раскаяніе; не нужно даже сообщать чего-нибудь новаго, только подтвердить то, что уже извъстно полиціи и въ чемъ ея товарищи сами сознались. Неужели она захочеть погубить свою молодую жизнь изъ-за ошибочнаго донкихотскаго чувства чести, которое не можеть болъе принести пользы ея товарищамъ? Они сознались, имъ не станетъ хуже отъ того, что она подтвердитъ ихъ собственныя показанія. Прокуроръ не узнаетъ о томъ, что ей было извъство ихъ сознаніе, онъ подумаеть, что ея согласіе отвичать — результать искренняго раскаянія, и, нътъ сомнънія, тотчасъ же отдастъ приказъ объ ен освобожденіи. Калюжная попалась въ эту ловушку! Она послала сказать прокурору, что готова дать свои показанія, и на допросѣ подтвердила такіе факты, которые она считала вполнъ извъстными полиціи, но относительно которыхъ въ дъйствительности не было никакихъ доказательствъ. Выполнивъ такимъ образомъ безсознательно ту цъль, для которой она была арестована, Калюжная была выпущена изъ тюрьмы и снова отдана подъ надзоръ полиціи. Когда наступило слѣдствіе по дѣлу ея товарищей, она узнала, конечно, что никто изъ нихъ не сознавался и что противъ нихъ не было никакихъ серьезныхъ уликъ, кромъ тъхъ, которыя дада она. Ужасъ такого положенія для любящей, великодушной и высокочестной девушки можно себъ представить. Она видъла, что ея друзей ссылають на которжныя работы вслъдствіе ея показаній, она же не можетъ ни раздълитъ ихъ участь, ни объяснить имъ обманъ, жертвой котораго она была. Она являлась передъ ними иизкимъ трусомъ, выдавшимъ своихъ товарищей для того, чтобы спасти себя. Некоторое время раскаяніе и отчаяніе, овлад'явшее ею, было такъ сильно, что грозило кончиться съумасшествіемъ или самоубійствомъ, но, когда наконецъ къ ней вернулось самообладание, въ умъ ся сталъ постепенно созръвать планъ мщенія за нестерпимое зло, причиненное ей, и она решилась показать всему свету, что если она невольно выдала своихъ товарищей, то она не боится и раздълить ихъ участь. Она достала револьверъ, явилась къ полковнику Катанскому 8-20 августа 1884 г. и выстрълила въ него въ то время, когда онъ входилъ въ пріемную комнату. Пуля скользнула по его головъ, слегка поранивъ одно ухо и засъпа въ стънъ. Прежде чъмъ она успъла выстрънить еще разъ, онъ кинулся къ ней и выхватилъ револьверъ изъ ея руки. За это покушение Калюжную судили воено-окружнымъ судомъ 10 сентября того же года. Такъ какъ ея единственнымъ желаніемъ было попасть къ своимъ товарищамъ въ Сибирь, то она отказалась отъ всякой защиты и сама во всемъ созналась. Судъ обвинилъ ее въ умышленномъ нападеніи, съ цълью убійства, и приговориль къ 20-ти лѣтней каторжной работъ. Мнъ пришлось быть свидътелемъ

0

Ъ

3.

начала послъдняго акта этой печальной трагедіи. Случилось такъ, что я былъ въ городъ Читъ въ Восточной Сибири, 8 декабря 1886 года, когда Марія Калюжная выходила оттуда пъшкомъ, въ арестантскомъ платьв, въ толив закованныхъ арестантовъ, при температуръ 20 о ниже 0, по пути къ Корійскимъ рудникамъ. Я теперь испытываю какое-то грустное удовольствіе при мысли, что несчастная дъвушка, уходя усталая и убитая съ этапа въ страшный морозь декабрьскаго утра, знала, по крайней мъръ, что тутъ есть американскій путешественникъ, который знаетъ ея исторію и разскажетъ современемъ міру, почему она покушалась на убійство. — Можетъ быть, подумаютъ, что такіе случаи рѣдки и исключительны, но я, къ сожальнію, долженъ сказать, что слышаль подобныя исторіи отъ ссыльныхъ во всёхъ мёстахъ Сибири, а также отъ многихъ русскихъ оффиціальныхъ лицъ. Въ той же Одессв повторялись попытки такого-же обмана. Такъ, напр., годомъ раньше пытались обмануть посредствомъ подложныхъ показаній Фанни Морейнисъ, которая находится теперь въ ссылкъ въ Забайкальской области. Тоже самое пробовали сдълать съ г-жею Кутитонской, которая теперь въ тюрьмѣ въ Иркутскѣ. Въ этихъ сдучаяхъ однако же планъ не удался. — Когда одиночнаго заключенія и обмана оказывается недостаточно для достиженія желательныхъ результатовъ, жандармы и судебныя лица прибъгають къ другимъ средствамъ, которыя, быть можетъ, менже безчестны, но одинаково жестоки. Въ мартъ 1882 года ген. Стръльниковъ, находя, что одиночное заключение въ мрачной и дурно вентилированной Кіевской тюрьмѣ представляеть само по себъ не достаточно сильную пытку для заключенныхъ, чтобы довести ихъ до сознанія въ томъ, что они, по его предположенію, знали о революціонномъ движеніи, р'вшилъ сдівлать ихъ положеніе еще болъе невыносимымъ и сломить, если возможно, ихъ упорство, лишивъ ихъ свъта. Подъ предлогомъ отнятія у нихъ возможности разговаривать другъ съ другомъ черезъ окна, онъ приказалъ придълать къ окнамъ всъхъ камеръ, гдъ сидъли политическіе преступники, желізные щиты. Щить закрывалъ собою все окно и имълъ видъ простаго прямо-угольнаго ящика безъ крышки и безъ одной стороны. Онъ прилегалъ плотно къ окну сверху и съ боковымъ сторонь, а снизу оставалось отверстіе. Результатомъ подобнаго устройства являлось почти совершенное лишение заключенныхъ свъта и воздуха, а камеры превращались въ нъчто похожее на погребъ или oubliette. Свътъ, проходившій черезь отверстіе внизу щита, только позволяль заключеннымь различать Ремесленникъ, дълавшій день отъ ночи. эти щиты, замѣтилъ ген. Стрѣльникову, что они не будутъ отвъчать той цъли, для которой они предназначены, что говорить черезъ окна будетъ такъ же легко, какъ и прежде, но ему ръзко отвътили, что это -не его дъло. Конечно, жизнь заключенныхъ при такихъ условіяхъ сділалась почти нестерпимой. Молодыя, нервныя и впечатлительныя девушки ходили въ этой темнотв изъ угла въ уголъ по своимъ камерамъ, Даже оффиблизкія къ помъщательству. ціальныя лица тюремнаго персонала выражали страдальцамъ свое участіе и сожальніе. Наконецъ, послъдніе обратились съ ходатайствомъ къ ген.-губернатору Дрентельну, прося его прислать чиновника осмотрътъ ихъ камеры, и, если возможно, вступиться за нихъ. Въ отвътъ на это ходатайство, кіевскій губернаторъ посѣтилъ, по приказанію генераль - губернатора Дрентельна, тюрьму, вошелъ въ камеру одного молодаго студента, котораго я встрътилъ потомъ въ Сибири и спросиль его: "какъ вы думаете, въ чемъ заключается назначение этихъ щитовъ?" Х. отвъчалъ, что они устроены, по приказанію ген. Стръльникова для того, чтобы сдълать невозможнымъ разговоры между заключенными. "Достигають ли они желаемой цыли?" спросиль губернаторъ. "Нътъ, отвъчалъ студентъ, я могу доказать вамъ, если вы желаете, что разговаривать черезъ окно также легко, какъ и раньше." "Покажите, пожалуйста, сказалъ губернаторъ." Х. подошелъ къ окну и позвалъ. заключеннаго нижней камеры. Товарищъ отвъчалъ ему и они продолжали разговоръ, пока губернаторъ не заявилъ, что онъ удовлетворенъ. "Я понимаю, обратился онъ къ Х., ваше положение, но я не могу дать вамъ никакой надежды на какую-нибудь перемъну: въ настоящее время ген. Стрыльниковъ дъйствуетъ на основании власти, данной ему самимъ Государемъ, и онъ совершенно независимъ не только отъ ген.-губ. Дрентельна, но и отъ самого министра внутреннихъ

дълъ; поэтому губернскія власти ничего туть сдвлать не могуть." На другой день послв посвщенія губернаторомъ тюрьмы ген. Стръльниковъ былъ убить въ Одессъ. Щиты были тотчасъ-же сняты съ оконъ при радостномъ возбуждени политическихъ преступниковъ, которыхъ это событие до такой степени развеселило, что они предложили губернатору употребить эти желъзные щиты, какъ матеріалъ для памятника ихъ изобрътателю. — У меня остается мъсто только для краткаго описанія различныхъ другихъ способовъ вынуждения у арестованныхъ показаній, практикуемыхъ жандармами и лицами судебнаго въдомства. Одинъ изъ самыхъ жестокихъ между ними есть, по моему мнінію, слідующій: старыхь и слабыхъ родителей запугивають увъреніями, что ихъ сыновья или дочери неизбъжно должны быть пов'вшены, если они не сознаются, и заставляють этихъ бъдныхъ стариковъ, дрожащихъ отъ страха и горя, вымаливать признаніе у своихъ д'ятей. Чиновники отлично знають, что дети не будуть повешены, что даже въ высшей степени сомнительно, подлежать ли они суду. Ихъ держать въ тюрьмахъ только потому, что прокуроръ надвется въ концв-концовъ добиться отъ нихъ показаній. Если пытка одиночнаго заключенія можетъ быть усилена этими мольбами полуобезумъвшихъ родителей, твмъ лучше. Немного страха можетъ быть, полезно и для стариковъ: это научить ихъ наблюдать лучше за своими дътьми, а упорная ръшимость дътей не выдавать своихъ товарищей сломится, быть можетъ, при

Ъ

ъ.

**b**<sub>1</sub>.

B---

ъ.

ъ.

Ъ-

3Ъ.

AV

1e-

ГЬ--

XЪ.

видѣ отчаянія и горя родителей. По мнѣнію это полезно для правительства, средство одного кіевскаго Мать объихъ сторонъ. студента Жебунева, женщина 65-ти лътъ, была такъ поражена живымъ описаніемъ ген. Стрельникова, какъ ея сынъ, если только онъ не сознается, будетъ качаться и болтать ногами въ воздухв съ петлей на шев, что она упала въ обморокъ на полу прокурорской пріемной. Стръльниковъ, однако же, отлично зналъ, что у него въ рукахъ нътъ достаточно доказательствъ даже для того, чтобы судить Жебунева, не только для того, чтобы повъсить его. студенть, дъйствительно, и не быль судимъ, но былъ сосланъ въ Сибирь административнымъ порядкомъ. Другую престарвлую мать одного ссыльнаго, котораго я встрытиль въ Забайкальской области, увърили, что ея сынъ будетъ непремвнно повъшенъ, если онъ не скажетъ всего, что знаеть, и подъ условіемъ, что мать постарается еклонить сына къ признанію, позволили ей имъть съ сыномъ свидание въ камеръ. Тамъ произошла ужасная сцена: старая, съдая мать, обезумъвшая отъ страха и задыхающаяся отъ рыданій, упала на кольни передъ своимъ сыномъ, ухватилась за его ноги, прижимая къ нимъ свое лицо, облитое спезами, и умоляя его, ради любви къ ней, ради ен съдыхъ волосъ объщать, что онъ отвътить на вопросы жандармовъ. Страшное испытаніе, которому подверглись въ этой сцень чувство и решимость заключеннаго, подавленнаго и обезсиленнаго многими мъсяцами одиночнаго заключенія, любившаго и уважавшаго свою мать, увидъвшаго ее въ первый разъ послъ своего ареста и, можеть быть, въ последней до своей ссылки въ Сибирь, — не можетъ быть передана никакими словами. Наконецъ, мать уходитъ, въ отчаяньи, прощаясь со своимъ сыномъ, какъ бы она прощалась съ умирающимъ, а въ сердцъ сына, между тъмъ, глузапечативвается воспоминанье объ этихъ горькихъ минутахъ, о жестокомъ обманъ его матери, о своихъ собственныхъ мукахъ и попыткв заставить служить полицейскимъ цълямъ самыя священныя человъческія чувства. Это — такія воспоминанія, которыя притупять его нервы и закалять его сердце, когда наступить чась мести.

Способъ выпытывать показанія, затрогивающій самыя глубокія и сильныя чувства человъческаго сердца, практиковался болъе или менъе во всъхъ русскихъ тюрьмахъ, гдъ содержались политические преступники. Подробности каждаго случая, конечно, чрезвычайно разнообразны, смотря по обстоятельствамъ и степени изобрътательности инквизитора. Одному заключенному, напр., объщають послѣ долгихъ мъсяцевъ одиночнаго заключенія дать свиданіе съ матерью. Преисполненной радостной надеждой, онъ идеть за караульнымъ черезъ мрачный и длинный корридоръ на тюремный дворъ, гдъ его мать сидить на жесткой тюремной скамь въ сорока или пятидесяти шагахъ отъ той двери, черезъ которую онъ выходитъ. При видъ дорогаго лица, дышащаго любовью къ нему, изменившагося и состарввшагося отъ горя съ техъ поръ, какъ онъ

--

Б

<u>I</u>-

H

0

90

й,

ΥЪ

oe

йo

ro,

ф-ОТ въ послѣдній разъ видѣлъ ее, сердце его переполняется жалостью и нѣжностью и онъ кидается обнять ее, но караульный останавливаеть его и говорить, что свидание должно произойти не здъсь, а въ тюремной пріемной, куда его и ведуть. Онъ ждетъ съ нетерпъніемъ десять минутъ, пятнадцать, полчаса, наконецъ, дверь отворяется, онъ, бросается къ двери, но его встръчаетъ не мать, а прокуроръ, который спрашиваетъ его, не измѣнилъ ли онъ, послѣ нѣкотораго размышленія, своего решенія касательно отвътовъ на предложенные ему вопросы. Онъ отвъчаетъ, что предполагалъ, что его привели сюда для свиданія съ матерью, а не для допроса. Прокуроръ однако же объявляетъ ему, что свидание съ родными привиллегія, которая не дается упрямымъ и закоренълымъ преступникамъ, и что, если онъ не имъетъ ничего болъе прибавить къ своимъ показаніямъ, то его отведутъ опять въ камеру. Разочарованный, озлобленный юноша возвращается въ свое одиночество сь болве глубокой ненавистью въ сердцв и усиленною жаждою мести, а убитая горемъ мать, отчаянье которой возрасло при видъ мелькнувшаго передъ ея глазами сына въ арестантскомъ платье, окруженнаго карауломъ, удаляется одинокая въ свою дальнюю деревню.

Воть другой случай, о которомъ я также слышалъ въ Сибири. Арестована была молодая замужняя женщина съ ребенкомъ. Она отказалась отвъчать на вопросы, предлагаемые ей, съ цълью добыть улики противъ ея друзей, и жандармскій офицеръ,

производившій допрось пригрозиль ей отнять у нея ребенка, если она будетъ упорствовать. Тогда она обратилась къ прокурору съ вопросомъ, существуетъ ли такой законъ, по которому жандармскій офицеръ можетъ у нея отнять ребенка, если она откажется отвівчать. Прокурорь вмісто прямаго отвъта сказалъ, что самое благоразумное для нея не поднимать вопроса о законности власти допрашивающаго офицера, а сказать ему откровенно все, что знаетъ, тогда, навърное, онъ не отниметь у нея ребенка. Но даже ввиду такой странной для матери угрозы (ей еще не было 20 лътъ, когда я познакомился съ ней въ Сибири), она все же оказалась непоколебимой въ своемъ рѣшеніи не выдавать товарищей. Ребенка все-таки оставили у нея; но она находилась все время въ мучительномъ страхв, одно воспоминание о которомъ заставляло ее заливаться слезами.

Я посвятиль столько міста этимь илиюстраціямь тюремныхь нравовь и средствъ выпытыванія показаній у политическихъ преступниковь отчасти потому, что, мні кажется, оні ясніве всего дають представленіе о томь состояніи умовь, которое выразилось въ такъ называемой "террористической" діятельности. Какъ ни смотріть на терроризмъ съ точки зрінія нравственности, но сказаннаго мною достаточно, чтобы понять причины, вызвавшія это явленіе, — и ніть никакой нужды предполагать, что русскіе революціонеры страдають маніей убійства, или что они — безчеловічно жестокіе люди.

Можно бы подумать, что оффиціальныя лица, способныя обращаться такимъ образомъ съ заключенными, люди по природъ — жестокіе и безсердечные, но такое предположение было-бы во многихъ случаяхъ, можеть быть, даже въ большинствъ — ошибочнымъ. Многія изъ этихъ правительственныхъ лицъ отъ природы не хуже другихъ людей, но они воспитались при системъ нетерпимости ко всякой оппозиціи, въ особенности, къ той формъ оппозиціи, которая называется въ Россіи неповиновеніемъ; они привыкли смотрѣть на себя, какъ на повелителей народа, а не какъ на служителей его; они не чувствовали на себъ лично всей тяжести правительственнаго гнета; они были раздражены и озлоблены долгой борьбой съ безстрашными, отчаянными людьми, мотивовъ и характеровъ которыхъ они ни могутъ понять и которыхъ они считають безразсудными фанатиками и измінниками; наконецъ, ихъ харьера и ихъ состояние зависять отъ успъха въ этой борьбъ.

Въ городъ Читъ, Восточной Сибири, я встрътилъ одного русскаго полковника Новикова, командовавшаго отрядомъ казаковъ, охранявшихъ Карійскіе рудники. Онъ былъ въ 1880 году однимъ изъ членовъ военнаго суда надъ Россиковой, Анной Алексъевой и другими политическими преступниками въ Одессъ. Это былъ человъкъ приблизительно 45 лътъ, нъжно привязанный късвоей семъъ, хорошо и гуманно обращавшійся съ обыкновенными уголовными преступниками и вовсе не казавшійся человъкомъ жестокимъ или мстительнымъ. И

вотъ этотъ-то образованный, учтивый, лично привлекательный человъкъ, говоря со мною о политическихъ преступникахъ, въ судъ надъ которыми онъ присутствоваль, въ качествъ судьи, сказалъ мнъ: "если бы была моя воля, я всвхъ бы ихъ выпоролъ шпицрутенами". Надо пояснить, что шпицрутены — это жестокое наказаніе, бывшее въ Сибири большомъ употреблени въ прежнее время, прилагавшееся къ самому послъднему разряду преступниковъ и извъстное еще подъ другимъ названіемъ: "прогнать сквозь строй". Арестанть, обнаженный до пояса, долженъ былъ проходить медленнымъ шагомъ между двумя рядами солдатъ, вооруженныхъ прутьями, достаточно тонкими, чтобы войти въ ружейное дуло, и получить отъ каждаго солдата по удару.

Число ударовъ назначалось отъ двухъ до няти тысячь. Двв тысячи составляли минимумъ, указанный въ законъ. въкъ, подвергнутый такому наказанію, если только онъ не быль исключительно сильный и крыпкій человыкь, обыкновенно падалъ безъ сознанія до полученія назначеннаго количества ударовъ, и его относили съ мъста наказанія прямо въ больницу. — Вотъ этому то наказанію хотіль подвергнуть полковникъ Новиковъ политическихъ преступниковъ и даже предлагалъ это суду, членомъ котораго состоялъ. "Если быа – прибавиль онь — "ихъ наказывали подобнымъ образомъ, мы скоро увидъли бы конецъ политической агитаціи". Если принять во вниманіе, что подобное наказаніе

политическихъ преступниковъ было дъйствительно предложено и защищаемо однимъ изъ судей и что этотъ судья, казалось, не скрывалъ жестокость и варварство этой мъры, то становится вовсе не удивительнымъ, что жандармскіе офицеры и прокуроры такъ легко смотрятъ на такія сравнительно жестокія вещи, какъ аресты невинныхъ вмъстъ съ виновными, запугиваніе родителей и обманъ упорныхъ и непокорныхъ, отказывающихся отъ показаній. Но я еще не исчерпалъ всего, что слъдуетъ принять въ соображеніе, при желаніи объяснить себъ, такъ называемую, политику "тер-

popa".

Другая причина "бѣлокалильной" интенсивности чувства и такого возмездія есть незаконное содержание подозрительныхъ въ политическомъ отношеніи лицъ цілыми мъсяцами и годами въ одиночномъ заключеніи, пока полиція собираеть по всей имперіи улики противъ нихъ. На судѣ цареубійцъ въ 1881 г. въ Петербурга г. Герардъ, одинъ изъ талантливъйшихъ русскихъ адвокатовъ и одинъ изъ самыхъ смълыхъ защитниковъ обвиняемыхъ, попытался обратить внимание суда на эту причину, напомнивъ хорошо извъстный фактъ, что изъ тысячи слишкомъ лицъ, арестованныхъ по такъ называемой "революціонной пропагандв" съ 1872 по 1875 г. и содержавшихся въ одиночномъ заключении отъ одного до четырехъ лътъ, только 193 ч. были преданы суду и даже изъ этого числа 90 человъкъ было оправданы судьями, избранными самимъ правительствомъ\*). Другими словами болѣе 900 человѣкъ, невинность которыхъ была признана самимъ правительствомъ, были продержаны въ одиночномъ заключеніи срокомъ отъ одного до 4-хъ лѣтъ и впродолженіи этого времени 80 изъ нихъ, т. е. почти 10 %, лишили себя жизни или сошли съ ума \*\*).

Прежде чѣмъ г. Герардъ успѣлъ договорить свою рѣчь, судъ остановилъ его и приказалъ ограничиться документами, каса-

ющими настоящаго діла \*\*\*).

Я могъ бы въ случав надобности, пользуясь одними оффиціальными документами, имвющимися у меня, наполнить многія страницы этого журнала именами молодыхъ людей обоего пола, пробывшихъ въ одиночномъ заключеніи отъ одного до 4-хъ лвтъ,

\*) Оффиціальный стенографическій отчеть процесса надъ щареубійцами въ С.-Петербургѣ въ 1881 г. стр. 213—219.

\*\*) Оффиціально засвидітельствованная копія съ приговора суда по процессу 198-хъ, подписанная главнымъ секретаремъ Лютовскимъ и поміченная 15-мъ февр. 1876 г., находится у меня, какъ и "обвинительный актъ" по этому ділу, документь, содержащій около 350 стр. іп folio, скрівпленный подписью В. Желиховскаго, тов. оберъ прок.

кассац. департ. правит. сената.

<sup>\*\*\*)</sup> Смёлый и пылкій революціонеръ Мышкинъ, бывшій однимъ изъ обвиняемыхъ по этому процессу, сдёлаль попытку изложить эти факты передъ судомъ въ своей защитительной рёчи; ему тотчасъ же приказано было замолчать и, когда онъ не захотёлъ повиноваться, приказано было жандармамъ вывести его изъ зала суда. За его упрямство и дерзкія выраженія на судё, его приговорили къ 10 годамъ каторги съ лишеніемъ правъ. (Приговоръ суда по вышеупомянутому процессу 193-хъ стр 13.) — Въ одной изъ слёдующихъ статей я опишу жизнь Мишкина, который является однимъ изъ самыхъ замёчательныхъ характеровъ, выдвинутыхъ до сихъ поръ русскимъ революціоннымъ движеніемъ.

признанныхъ судомъ невиновными или освобожденныхъ безъ суда, потому что полиція, не смотря на свою безграничную власть арестовывать, сажать въ тюрьму, допрашивать, не могла найти даже такихъ уликъ противъ нихъ, которыя давали бы законное основаніе хотя-бы для заключенія ихъ на одну ночь. Я опишу въ другомъ мъстъ, что должны были испытать эти невинные люди; теперь же я хочу обратить вниманіе только на то, что они были заключены въ тюрьму и что въ концв-концовъ само правительство признало ихъ невинными. вышеизложенное, надо замътить, основаноне на партійныхъ показаніяхъ, а на непогращимомъ авторитета оффиціальныхъ. документовъ.

Естественно возникаетъ вопросъ: какая причина заставляла откладывать на такое долгое время судъ надъ 1000 слишкомъ

заключенными?

Отвътъ правительства состоитъ въ томъ, что обвиняемые замъщаны въ революціонномъ заговоръ, имъвшемъ очень широкое распространеніе во всъхъ частяхъ имперіи; что всъ они связаны между собою такъ тъсно, что нътъ никакой возможности судить ихъ отдъльно и что судебныя власти не могутъ составить себъ яснаго понятія одълъ, пока не будутъ собраны, разсмотръны в сопоставлены всъ улики относительно всъхъ заподозрънныхъ\*). Но обвинявшіеся по этому процессу всъ единогласно отри-

<sup>\*)</sup> Приговоръ по процессу 193-хъ. Засвидетельство-ванная копія стр. 15.

цають истину этого аргумента. Они говорять, что не участвовали въ полномъ составъ ни въ какомъ революціонномъ заговоръ; что действія ихъ въ то время не были преступны; что болве трехъ четвертей изъ нихъ были совершенно незнакомы другъ съ другомъ и не имъли между собой никакихъ сношеній; что діло ихъ можно было очень легко раздёлить и что, наконецъ, само правительство раздѣлило на 18 группъ твхъ 193-хъ, которые были преданы суду. Не выражая своего мнвнія объ справедливости недовольства обвинявшихся, я долженъ сказать, что, мнв кажется, какъ несомнънно должно казаться и всякому непредубъжденному человъку, что отвътъ правительства, съ точки зрвнія оправданія его дъйствій, недостаточень, если бы даже быль правдивь. Въ предисловіи обвинительнаго акта этого процесса было сказано: "Осенью 1874 года большая часть процагандистовъ были заключены въ тюрьму, хотя нъкоторымъ и удалось избъжать ареста и продолжать снова свою преступную двятельность до начала 1875 г. "\*).

Судъ состоялся только 18 октября 1877 года \*\*); такъ что большая часть пропагандистовъ, включая и тѣ 90 лицъ, которыя были признаны судомъ невинными, пробыли въ одиночномъ заключеніи съ осени 1874 года до 18 октября 1877 года, т. е. впродолженіи 3-хъ лѣтъ. Многіе изъ обвинявшихся были заключены въ мрачные

<sup>\*)</sup> Обвипительный акть по процессу 198-жъ, стр. 8. \*\*) Приговоръ суда по этому же процессу.

казематы Петропавловский крипости и, какъ видно изъ обвинительнаго акта, 40 человъкъ находилось еще тамъ, когда судъ начался. Сказать въ свое оправданіе, какъ говоритъ правительство, что оно содержало 90 невинныхъ человъкъ въ продолженіи 3-хъ літь и боліве 800 другихъ невинныхъ отъ одного года до двухъ лътъ, потому что оно не могло судить ихъ отдъльно другь отъ друга и не сочло возможнымъ въ болъе короткое время собрать и разсмотръть улики противъ всъхъ 1000 лицъ вмъстъ, далеко недостаточно, чтобы снять съ себя обвиненія въ несправедливости и жестокости, опирающееся на такой фактъ, что болве 800 жизней искалвчено и 80 человъкъ умерло, лишило себя жизни и сошло съ ума въ тюрьмъ.

Процессъ пропагандистовъ былъ, конечно, совершенно исключительный. Я не знаю ни одного примъра, гдъбы столько заключенныхъ такъ долго оставалось безъ суда, гдъ бы число обвиняемыхъ было такъ страшно непропорціонально числу признанныхъ дъйствительно виновными. Впрочемъ, судебная процедура въ Россіи всегда и вездъ

чрезвычайно медленна.

Долгій срокъ одиночнаго заключенія между арестомъ и судомъ причиняеть много страданій заключеннымъ и вселяетъ чувство страшной обиды въ сердца тѣхъ, которыхъ, въ концѣ-концовъ, объявляютъ невинными.

Такъ, одинъ изъ 193-хъ, который былъ оправданъ судомъ, сказалъ мнъ съ грустью: "Они наказываютъ насъ прежде тремя го-

дами одиночнаго саключенія, а потомъ судять, чтобы рёшить, слёдуеть ли насъ наказывать".

Ходъ дѣла обвиняемаго въ политическомъ преступленіи, при обыкновенныхъ, нормальныхъ условіяхъ, приблизительно — слѣдующій: его арестуютъ безъ малѣйшаго предупрежденія, обыкновенно ночью, и за-

пирають въ тюрьму.

По прошествіи над'яли или двухъ одиночнаго заключенія, его подвергають предварительному допросу, который ведется жандармскимъ офицеромъ. Для того чтобы онъ не подготовился къ допросу, ему обыкновенно не сообщаютъ, въ чемъ собственно онъ обвиняется.

Жандармы держатся теоріи, что если обвиняемый знаетъ сущность обвиненія, то онъ можетъ сообразить, къ чему будутъ клониться вопросы и подготовиться къ отвътамъ на нихъ. Если же онъ ничего не знаетъ объ обвинении н даже не знаетъ, допрашивается ли онъ, какъ свидътель или какъ обвиняемый, то онъ не такъ быстро пойметь, къ чему клонятся вопросы, и не такъ будетъ подготовленъ отпаририровать ихъ, и легче будетъ поймать его на неосторожныхъ ответахъ. Жандармы оправдывають такой способъ действія темъ, что, "если обвиняемый — невиненъ, то это не можеть повредить ему, если же онъ виновенъ, то, конечно, нельзя допустить, чтобы онъ сбилъ съ толку допрашивающихъ и ускользнуль изъ рукъ правосудія. допроса теперь, по крайней мъръ, — не его дело. Все, что обязанъ онъ делать, — это отвѣчать на вопросы". Само собой разумѣется, что обвиняемый, находясь въ такой неизвѣстности, защищаетъ себя и своихъ товарищей при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ. Если онъ будетъ отвѣчать на всѣ вопросы, онъ не знаетъ, куда это можетъ привести его; если же онъ откажется отвѣчать, то продлитъ безъ всякой надобности свое заключеніе въ тюрьмѣ и дастъ жандармамъ право прибѣгнуть по отношенію къ нему къ тѣмъ мѣрамъ, которыя я злѣсь описывалъ.

Большая часть арестованныхъ избираетъ средній путь, отв'ячая на одни вопросы, отказываясь отъ другихъ. Допросъ оканчивается, когда жандармъ убъждается, что больше ничего не можеть вывъдать. Тогда обвиняемаго ведуть опять въ камеру, — и проходить другая недвля, въ теченіи которой жандармы отбирають показанія о немъ отъ его знакомыхъ и друзей, отъ полиціи, которая, можетъ быть, уже за нъсколько недъль передъ тъмъ, имъла тайный надзоръ за нимъ, и отъ всвхъ лицъ, кто объ немъ можетъ что-либо знать. Вся эта масса показаній препровождается затімь къ прокурору вивств съ отчетомъ и замвчаніями, которыя жандармскій офицеръ считаеть нужнымъ сдълать. Прокуроръ тщательно изучаетъ дъло, сравниваетъ показанія обвиняемаго съ показаніями свидѣтелей вмѣстѣ съ комментаріями и соображеніями жандармовъ и составляеть программу новаго ряда вопросовъ, которые должны быть предложены на второмъ допросъ, болъе оффиціальномъ и долженствующемъ закончить дъло для препровожденія его къ министру юстиціи. Какъ я уже говорилъ, до этого времени арестованному ничего неизвъстно о томъ, въ чемъ его обвиняютъ; онъ не знаетъ, привлеченъ ли онъ, какъ свидътель или какъ обвиняемый; онъ не читалъ ни одного показанія, на основаніи которыхъ ставятся вопросы; у него нътъ защитника; онъ не знаетъ ничего о томъ, что совершается за стънами тюрьмы со времени его ареста. Трудно представить болъе беззащитное положеніе.

Прокуроръ начинаетъ допросъ, объявляя арестованному, что онъ обвиняется въ преступленіяхъ, предусмотрѣнныхъ такими-то и такими статьями уложенія о наказаніяхъ. Вольшая часть политическихъ обвиненіи основывается на статьяхъ 245, 249 и 250, которыя гласять такъ. Ст. 245. Изобличенные въ составлении и распространении письменныхъ и печатныхъ сочиненій или изображеній, съ цѣлью возбудить неуваженіе къ Верховной власти, или же къ личнымъ качествамъ Государя, или къ управленію его государствомъ, - приговариваются, какъ оскорбители Величества: къ лишенію вськи прави состоянія и ки ссылки ви каторжную работу въ крѣпостяхъ на время отъ 10 до 12 лътъ. (Наказаніе это ведетъ за собой ссылку въ Сибирь на всю жизнь, по окончаніи срока каторжныхъ работъ. Пр. автора.) — Ст. 249. За бунть противъ Верховной власти, т. е. возстание скопомъ, заговоромъ противъ Государя и государства, а равно за умыселъ ниспровергнуть правительство во всемъ государствъ или въ

нъкоторой части онаго, или же перемънить образъ правленія или установленный законами порядокъ наслъдія престола и для составленія на сей конецъ заговора, или принятія участія въ составленномъ уже для того заговоръ, или же въ дъйствіяхъ онаго съ знаніемъ о цъли сихъ дъйствій, или же въ сборъ храненій или раздачь оружія и другихъ приготовленіяхъ къ бунту, — всѣ, какъ главные въ томъ виновные, такъ и сообщники ихъ, подговорщики, подстрекатели, пособники, попустители и укрыватели подвергаются: лишенію всёхъ правъ состоянія и смертной казни. Тѣ, которые, знавъ о такомъ злоумышленіи и приготовленіи къ приведенію онаго въ дъйствіе и имъвъ возможность довести о томъ до свъдънія правительства, не исполнили сей обязанности, приговариваются къ тому же наказанію.

Ст. 250. Когда, означенное въ статъ 249, злоумышленіе открыто правительствомъ заблаговременно, такъ что ни покушеній, ни смятеній, ни иныхъ вредныхъ последствій не произошло, однако, виновные обнаружили умысель дъйствовать для достиженія своей преступной цели насильственно, то они, вмъсто смертной казни, приговариваются, смотря по большей или меньшей важности преступнаго ихъ умысла, по степени ихъ участія въ заговорѣ и другимъ обстоятельствамъ дѣла: къ лишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкі въ каторжныя работы въ рудникахъ на время отъ 12 до 15 лътъ, или же въ крвпостяхъ на время отъ 10 до-12 лътъ. Если же виновные не обнаружили умысла действовать насильственно, но со-

ставили общество направленное къ достиженію, хотя бы и въ болье или менье отдаленномъ будущемъ цѣлей, указанныхъ въ 249 ст., или вступили въ подобное общество, то они, смотря по степени ихъ участія въ сообществъ и другимъ обстоятельствамъ дъла, подвергаются: или лишеніи всъхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ каторжную работу на заводахъ на время отъ 4-хъ до 6-ти лътъ, или лишенію всъхъ правъ состоянія и ссылкі въ Сибирь на поселеніе, или же лишенію нѣкоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ и заключению въ крвпости на время отъ одного года и четырехъ мъсяцевъ до четырехъ лътъ. — Статьи эти, какъ видно, обнимають очень многое. Подъ нихъ подходятъ не только попытки ниспровергнуть существующее правительство vi et armis, не только действіе, цвль котораго возбудить неуважение къ правительству, но онв налагають наказание за одно намърение измънить существующий строй въ болве или менве отдаленномъ будущемъ путемъ мирнаго разсужденія и поднятія уровня народнаго развитія. Даже и это еще не все. — Человъкъ можетъ быть вполнъ преданъ правительству, онъ могъ никогда не выражать никакой мысли, съ цвлью возбудить неуважение къ государю или государеву правительству и, не смотря на это, если онъ узнаетъ случайно, что его сестра или братъ, или другъ принадлежатъ къ обществу, замышляющему "измъненіе существующаго правительственнаго строя", и, если онъ не пойдеть добровольно къ шефу жандармовъ и не выдасть своего

брата, сестру или друга, законъ ссылаетъ его въ Сибирь на всю жизнь. — Когда арестованному объявлять въ началъ допроса, преступленіяхъ, что онъ обвиняется ВЪ предусмотренныхъ ст. 245, 249 и 250 свобода уголовныхъ законовъ, то онъ почти такъ же мало знаетъ, какъ и прежде. Онъ можетъ быть обвиненъ "въ оскорблении Величества" или же въ намъреніи измѣнить "существующій строй государства"... въ болье или менъе отдаленномъ будущемъ, или же можеть подлежать каторжнымъ работамъ за недонесеніе своевременно шефу жандармовъ, что онъ считаетъ свою сестру, принадлежащею къ тайному обществу. Онъ можеть, впрочемъ, утвшить себя твмъ, что, когда, наконецъ, произнесутъ надъ нимъ приговоръ, самая степень наказанія укажетъ ему приблизительно сущность вины, за которую онъ судился. — Второй допросъ во всвхъ отношеніяхъ совершенно такой же, какъ и предварительный, кромѣ того, что онъ ведется самимъ прокуроромъ и основывается на большемъ количествъ данныхъ. По оканчаніи его, обвиняемаго заставляють подписать свои показанія и затъмъ снова отводять въ камеру. Прокуроръ разработываеть дело по своему усмотренію, выставляя тъ обвиненія, которыя онъ читаеть доказанными, и отправляеть его со всеми документами министру юстиціи. этого заключенному, если онъ не выказалъ упорства или сопротивленія, даруются нъкоторыя привилегіи. Два раза въ недълю онъ можетъ имъть свиданія съ своими родными въ присутствіи жандармскаго офицера.

Онъ можетъ писать и получать открытыя письма и ему даются книги. Но самыя эти привилегіи имфють свои темныя стороны. Родные, которые приходять для свиданія съ нимъ, могутъ быть арестованы и сосланы въ Сибирь административнымъ порядкомъ\*). Письма, которыя онъ получаетъ, могутъ быть на половину зачеркнуты полиціей, черезъ руки которой они проходять, а единственныя книги, которыя ему дають, это -Библія и Сводъ Уголовныхъ Законовъ. Документы по дълу обвиняемаго доходять доминистра юстиціи въ теченіи срока отъ одного до трехъ мъсяцевъ. Тамъ они могутъ пролежать въ ожиданіи разсмотренія еще три мъсяца или даже и шесть мъсяцевъ. Когда, наконецъ, министръ приступитъ къ дълу и разсмотритъ его, онъ можетъ сдълать одно изъ четырехъ. Во-первыхъ, если обвиненія покажутся ему недостаточными даже для заключенія обвиняемаго въ тюрьму, онъ отдаетъ приказъ объ освобожденіи его, какъ это и было съ 800 "пропагандистами". Во-вторыхъ, если обвинение само по себъ недостаточно доказано, но заставляетъ предполагать что-нибудь действительно серьезное, онъ отсылаеть его обратно къ прокурору, съ приказаніемъ продолжать слъдствіе. Результать: — дальныйшее про-

<sup>\*)</sup> Одинъ молодой революціонеръ, по имени Майданскій, быль повъщень въ Одессь въ 1879 г. Его мать, престаръвая крестьянка, услыкавъ, что сынъ ея приговоренъ късмерти, пришла въ тюрьму, чтобы съ нимъ проститься. Ей не позволили видъться съ нимъ; сама она была арестована и сослана административнымъ порядкомъ въ Красноярскъ Восточной Сибири.

медленіе еще мъсяцевъ на шесть, по крайней мъръ. Въ-третьихъ, если обвиненій недостаточно, для того чтобы судъ могъ признать виновность, и вмёстё съ тёмъ министръ убъжденъ, что обвиняемый дъйствительно настолько неблагонадежень, что было бы опасно освободить его, онъ отдаетъ приказаніе о ссылкі его въ Сибирь административнымъ порядкомъ на срокъ не болве пяти лътъ. Въ-четвертыхъ, если доказательства обвиненія, представленныя прокуроромъ таковы, что могутъ быть убъдительны и для суда, онъ назначаетъ надъ нимъ судъ. Это ръшение зависитъ не отъ министра юстиціи, а отъ комиссіи при департаментъ полиціи, и производится по высочайшему повельнію. Отъ министра юстиціи діло идеть къ министру внутреннихъ дълъ, гдъ оно опять ждетъ своей очереди для разсмотрвнія. Министръ внутреннихъ дълъ можетъ одобрить или не одобрить рѣшеніе министра юстиціи. Въ первомъ случав оно идетъ къ царю для окончательнаго утвержденія, во второмъ — снова пріостанавливается для дальнъйшаго разсмотрънія или же возвращается прокурору для пополненія. Результатомъ всей этой процедуры, каждый шагь которой замедляется, благодаря большому числу разныхъ департаментовъ и министерскихъ канцелярій, является продолжительная неизвъстность, въ которой заключенный находится со времени ареста до окончанія діла, освобожденія или ссылки. Многіе изъ политическихъ преступниковъ, съ дълами которыхъ я познакомился въ Сибири, пробыли

въ тюрьмъ отъ одного года до двухъ съ половиною лѣтъ, прежде чѣмъ были сосланны въ Сибирь. Въ некоторыхъ случаяхъ срокъ заключенія быль еще гораздо длиннъе. Соломонъ Чудновскій, который теперь находится въ ссылкъ въ Томскъ, ждалъ окончанія своего діла отъ 27-го января 1874 года до 18-го іюля 1878 года, т. е. въ течении 4-хъ лътъ и шести мъсяцевъ. Почти все это время онъ находился въ одиночномъ заключении, а впродолжение 20-ти мъсяцевъ онъ пробылъ въ одномъ изъ казематовъ Петропавловской крѣпости. Такой долгій срокъ приводить въ отчаяніе родныхъ и друзей даже такого заключеннаго, который навърно будеть признанъ виновнымъ, но онъ можетъ просто свести сь ума твхъ, кто считаетъ своихъ дочерей, сыновей, сестеръ и братьевъ или друзей невинными, — техъ, которые могутъ ожидать, что ихъ родственники умрутъ или лишать себя жизни до суда въ тюрьмъ. — Въ 1886 году умерла въ Петербургв молодая дввушка, которой не было еще 20 лвтъ, по фамиліи Өедотова, слушательница высшихъ женскихъ курсовъ этого города. Она была арестована за годъ передъ твиъ по какомуто политическому подозрѣнію и содержалась въ одиночной вамерѣ Дома Предварительнаго Заключенія до тахъ поръ, пока ея здоровье совствить разстроилось, и ее, опасно больную, перевезли въ госпиталь, гдв она умерла отъ нервной горячки въ бреду. Когда мать ея, госпожа Оедотова, узнала о смерти молодой дъвушки, она отправилась къ начальнику полиціи и спросила, когда

будутъ хоронить ея дочь, такъ какъ она хотъла присутствовать на похоронахъ. Ей сказали, что похороны должны быть въ такомъ-то часу на спъдующее утро. Власти не позволяютъ роднымъ умершаго политическаго самимъ хоронить его, ни даже сопровождать его твло до могилы, если только есть основание бояться такъ называемой, на оффиціальномъ языкъ демонстраціи, т. е. публичнаго выраженія сочувствія. Въ этомъ случав бояпись, чтобы товарищи молодой дъвушки по курсамъ не послъдовали за ея гробомъ въ процессіи и чтобы наибол'ве горячіе изъ нихъ не попытались говорить рвчи или привлечь какимъ-нибудь инымъ образомъ общественное вниманте на тотъ фактъ, что молодая дввушка, заподозрвиная въ политическомъ преступленіи, умерла въ тюрьмв безъ суда. Если бы пубчичные похороны были допущены и если бы друзья покойной попробовали устроить демонстрацію, то полиція должна была бы вм'вшаться, а такое вм'вшательство не только возбудило-бы общественное мивніе, но и повлекло бы къ новымъ арестамъ. Кромъ того, самое вмъшателъство полиціи при похоронахъ было бы очень непріятно; оно имъло бы видъ, будто бьютъ мертваго. Ясно, что при такихъ обстоятельствахъ сохраненіе общественной тишины и порядка, и забота о самой молодежи, могущей пострадать вслъдствіе своей излишней горячности, вполнъ отправдывали тайныя похо-Согласно такому разсужденію начальникъ полиціи приказалъ похоронить молодую девушку ночью, не

никому изъ родныхъ и друзей. Такъ ее и похоронили. Когда въ назначенный часъ на следующее утро г-жа Өедотова пришла въ госпиталь для того, чтобы отдать посявднюю единственную возможную дань любви безжизненному тълу своей дочери и проводить ее до могилы, ей объявили, что похороны уже состоялись. Когда она затемъ отправилась къ начальнику полици и спросила его, гдв похоронена ея дочь, то получила въ отвътъ: "это — наше дъло". Эта печальная исторія была разсказана мнъ въ первый разъ издателемъ одной извъстной С.-Петербургской газеты, который, конечно, не посмълъ ее напечатать. Послъ того я слыхаль и отъ другихъ и въ концъконцовъ имълъ возможность провърить ее и узнать всв подробности изъ разговора съ однимъ лицомъ, занимавшемъ оффиціальное мъсто въ той больницъ, гдъ молодая дъвушка умерла. Для того, чтобы лучше выяснить связь между подобными фактами и такъ называемой политикой "террора", я попрошу читателя этихъ страницъ отвътить на одинъ вопросъ, который быль поставленъ мнв: "Представьте себв, что вашу единственную дочь, учащуюся дввушку, не достигшую еще 20-ти лътъ, арестуютъ вследствие смутныхъ подозрений въ политической неблагонадежности, сажаютъ въ тюрьму и держать ее тамъ безъ суда въ одиночномъ заключении впродолжение года; что она тамъ умираетъ, наконецъ, заболввъ отъ тяжелаго одиночества и горя; что вамъ не позволили быть при ея смерти и что Тюрьма и ссылка.

васъ обманули относительно времени ея похоронъ; что въ концъ-концовъ, когда вы почтительно обращаетесь къ начальнику полиціи и спрашиваете, гдѣ похоронена ваша убитая дочь, для того чтобы, по крайней мъръ, омочить слезами свъжую землю ея могилы, вы получаете презрительный отвътъ: "это — наше дъло". Я спрашиваю, чтобы вы тогда сдълали? — Страшная жажда мести за такія злодівянія не можетъ быть оправдана съ нравственной точки зрънія; она противна христіанскому ученію; если хотите, она преступна, но она вполнъ Нельзя называть человъка жестокимъ, кровожаднымъ фанатикомъ за то только, что получая такіе удары и не имъя никакихъ средствъ къ защитъ, онъ хватается за первое орудіе, которое находится у него подъ руками. Я не имъть намъренія выставлять этотъ и подобные факты въ оправданіе политики террористовъ или въ защиту убійствъ, какъ средства ослабленія деспотизма, но я хотълъ объяснить, насколько это для меня возможно, нъкоторыя болъзненныя общественныя явленія. Взявъ на себя этотъ трудъ, я чувствовать на своей совъсти долгь сказать міру за русскихъ революціонеровъ все то, что они бы могли сказать сами, если бы уста мертвыхъ не превратились уже въ прахъ и если бы голоса живыхъ не были заглушены тюремными ствнами. Русское правительство имветь свою печать и своихъ представителей заграницей; оно можеть объяснить, если пожелаеть свой образъ дъйствій и защитить себя отъ тъхъ обвиненій, которое оно считаетъ неосновательными. Русскіе же революціонеры, заживо похороненные въ отдаленныхъ сибирскихъ пустыняхъ, могутъ разсказывать свою исторію только случайному путешественнику изъ болъе свободной страны и просить его повергнуть ее на судъ всего міра.

e [--[ъ 3-Hъ, ďЪ ВЪ M, СЪ ХЪ MI. neей; ЭТЪ ТС

## Чудная.

(В. Короленки.)

— Скоро-ли станція, ямщикъ?

— Не скоро еще, до мятели врядъ-ли довхать; вишь закружавило какъ, сивера идетъ.

Да, видно, до мятели не довхать. Къвечеру становится все холодиве. Слышно, какъ сивгъ подъ полозьями поскрипываетъ; зимній вечеръ, сивера гудитъ въ темномъ бору, ввтви елей протягиваются къ узкой люсной дорогв и грозно качаются съ опускающемся сумракъ ранняго вечера.

Холодно и неудобно. Кибитка узка, подъ бока давить, да еще некстати тутъ-же шашка и револьверъ провожатыхъ болтаются. Колокольчикъ выводитъ какую-то длинную, однообразную пѣсню въ тонъ

завывающей мятели.

Къ счастью, — вотъ и одинскій огонекъ

станціи на опушкв гудящаго бора.

Мои провожатые, бряцая цёлымъ арсеналомъ оружія, стряхиваютъ снётъ въ жарко натопленной, темной, закопченной избъ. Въдно и непривътливо. Хозяйка укръпляетъ въ свътильнъ дымящую лучину.

— Нътъ-ли чего поъсть у тебя, хозяйка?

— Ничего нътъ-то у насъ...

— А рыба? Ръка тутъ у васъ недалече?

— Была рыба, да выдра всю позобила.

— Ну, картошка?

— Померала картошка-то у насъ нонъ. Дълать нечего; хлъба дала хозяйка, самоваръ къ удивленію нашелся, и то сла-

ва богу.

Погръпись чайкомъ, хлъбца повли, луковицъ принесла хозяйка въ лукошкъ. А вьюга на дворъ разыгрывалась, мелкимъ снъгомъ въ окно сыпала и по временамъ даже свътъ лучины вздрагивалъ и колебался.

— Нельзя вамъ вхать-то будетъ, — но-

чуйте.

— Что-же, ночуемъ. Вамъ, въдъ, господинъ, торопиться-то некуда тоже. Видите, — тутъ сторона-то какаа, ну, а тамъ еще

хуже, върьте слову. —

Въ избѣ все смолкко. Даже хозяйка спожила свою пряслицу съ пряжей и улеглась, переставъ свѣтить лучину. Водворились мракъ и молчаніе, нарушаемые только порывистыми ударами налетавшаго вѣтра. Я не спалъ. Въ головѣ, подъ шумъ бури, поднимались и летѣли одна за другой тяжелыя мысли.

— Не спится, видно, господинъ, — произнесъ одинъ изъ провожатыхъ, — "старшій" — человъкъ довольно симпатичный, съ пріятнымъ, даже какъ будто интелигентнымъ лицемъ расторопный, знающій свое дъло и потому не педантъ. Въ пути онъ не прибъгаетъ къ ненужнымъ стъсненіямъ и формальностямъ.

— Да, не спится. —

Нъкоторое время проходить въ молчаніи, но я слышу, что и мой сосъдъ не спить, —

видно, и въ его головъ бродятъ какія-то мысли. Другой провожатый, — молодой подручный — спитъ сномъ здороваго, но кръпко утомленнаго человъка. Временами онъ что-то невнятно бормочетъ.

— Удивляюсь я вамъ, — слышится опять ровный, грудной голосъ унтера, — народъ молодой, люди благородные образованные, можно сказать, — а какъ свою жизнь про-

водите.

- Какъ?

— Эхъ, господинъ. Неужто мы не можемъ понимать?... Довольно понимаемъ, что вы не въ эдакой, можетъ, жизни были и не къ этому съ измальства привыкли...

— Ну, это вы пустое говорите, — дѣло не въ томъ, къ чему съ измальства при-

выкли, — было время и отвыкнуть...

— Неужто весело вамъ? — произноситъ онъ тономъ сомивнья.

— Не весело, что и говорить . . . A вамъ весело? —

Молчаніе. Гавриловъ (будемъ такъ называть моего собесъдника), повидимому, о

чемъ-то думаетъ.

— Нѣтъ, господинъ, что я вамъ скажу... Вѣрьте слову, иной разъ бываетъ, просто, кажется, на свѣтъ не глядѣлъ-бы... съ чего ужъ это такъ бываетъ, — не знаю, только иной разъ такъ подступитъ, такъ подступитъ — ножъ острый, да и только.

- Служба, что-ли, тяжелая?

— Служба службой... Конечно, не прогулка, да и начальство, надо сказать, строгое, а только все-же не съ этого.

— Такъ отчего-же?

- Кто знаетъ? Опять молчаніе.
- Еще теперь обтеривлся немного, привыкъ. Ну, и начальство не оставляетъ, въ унтеръ-офицеры произведенъ, штрафовъ никакихъ не бывало, да и домой скоро въ отставку...

— Такъ что-же?

— А вотъ я вамъ, господникъ, разскажу, — случай какой со мной быль... Поступиль я на службу въ 1874 году, въ эскадронъ прямо изъ сдаточныхъ. Служилъ хорошо, можно сказать, съ полнымъ усердіемъ, все больше по нарядамъ: въ народъ куда, къ театру, — сами знаете. Грамотъ хорошо обученъ, ну, и начальство не оставляло. Маіоръ у насъ землякъ мнв былъ, и какъ видя мое стараніе, призываетъ разъ меня къ себъ и говоритъ: "Я тебя, Гавриловъ, въ унтеръ-офицеры представлю; ты въ командировкахъ бывалъ-ли?" "Никакъ нътъ", говорю, "ваше в-діе." "Ну", говорить, "въ следующій разъ назначу тебя въ подручные; присмотришься, — дъло не хитрое." "Слушаю", говорю, "ваше в—діе, радъ стараться!" А въ командировкъ я точно что не бываль ни разу, — воть съ вашимъ братомъ значить. Оно хоть, скажемъ, дъло не хитрое, а все же, знаете, инструкціи надо усвоить, да и расторопность нужна. Ну, хорошо... Черезъ недълю этакъ мъста, зоветъ меня дневальный къ начальнику и унтеръ-офицера одного вызы-Пришли. "Вамъ", говоритъ, "въ командировку вхать. ",Вотъ тебв", говорить унтеръ-офицеру, -- "подручный. Онъ

еще не бываль. Смотрите — не зъвать, справьтесь", говоритъ, "ребята, молодцами; барышню вамъ везти изъ замка. Вотъ вамъ инструкція, завтра деньги получай — и съ Богомъ. Ивановъ, унтеръ-офицеръ, въ старшихъ со мной вхалъ, а я въ подручныхъ, — вотъ, какъ у меня теперь другой-то жандармъ. Старшему инструкція дается, деньги онъ на руки получаеть, бумаги тоже, онъ, расписывается, счеты эти ведетъ, ну, а рядовой въ помощь ему дается: послать куда, за вещами присмотрѣть, то, другое... Ну, хорошо. Утромъ, чуть свътъ еще, отъ начальства вышли, — гляжу: Ивановъ мой ужь выпить гда-то успаль. А человакь онъ былъ, надо прямо говорить, неподходящій, — разжалованъ теперь. На глазахъ у начальства — какъ слъдуетъ быть унтеръофицеру, и даже такъ, что на другихъ кляузы наводиль, — выслуживался. А чуть съ глазъ долой, сейчасъ и завертится, и первымъ долгомъ выпить любилъ.

Пришли мы въ замокъ, какъ слѣдуетъ, бумагу вручили, ждемъ, стоимъ. Любопытно мнѣ, — какую барышню везти-то прійдется, и везти назначено намъ по маршруту далеко. По самой этой дорогѣ ѣхали; только въ городъ она назначена была, а не въ волость. Вотъ мнѣ и любопытно въ первый разъ, — жду свою. Только прождали этакъ съ часъ мѣста, пока ея вещи собирали, а и вещей-то съ ней узелокъ маленькій, — юбка тамъ, ну, то, другое, сами знаете. Книжки тоже были, и больше ничего съ ней не было; небогатыхъ, видно, родителей, думаю. Только выводятъ ее;

смотрю, молодая еще, какъ есть ребенкомъ мнв показалась. Волосы русые, въ одну косу убраны, на щекахъ румянецъ у нея въ ту пору такъ и горвлъ, а потомъ, увидвлъ я, бледная, какъ есть белая во всю дорогу была. Такъ мнв ее жалко стало, то есть

такъ жалко, просто, ну.

Стала она пальто одъвать, калоши... Вещи осмотръть приказали; правило значить: по инструкціи мы вещи осмотрѣть обязаны. "Деньги, спрашиваемъ, съ вами какія будуть?" — Рубль двадцать копвекъ оказалось, — старшій къ себѣ взяль. "Васъ, барышня", говорить ей, "я обыскать обязанъ." Какъ тутъ она вспыхнетъ. Глаза это у нея загорълись, румянецъ еще гуще выступиль. Губы тонкія, сердитыя... Какъ посмотръла на насъ, — върите, — я и подступиться не посм'влъ. Ну, а старшій, извъстно, выпивши быль, льзеть къ ней прямо ... "Я", говоритъ, "обязанъ; у меня", говоритъ, "инструкція." Какъ крикнетъ она туть, даже Ивановъ и тоть отъ нея попятился. Гляжу я на нее, лицо поблъднъло, ни кровинки, а глаза ровно вотъ почернъли, и злая-презлая... Ногой топаетъ, говоритъ шибко, — только я, признаться, хорошо и не слушаль, что она говорила... Смотритель тоже испугался, воды ей принесъ въ стаканъ ... "Успокойтесь, просить ее, пожалуйста", говорить, "сами себя пожальйте." А она и на него тутъ напала... "Варвары", говорить, "вы, холопы." Ну, и много дерзкихъ словъ ему выражала. Какъ хотите, супротивъ начальства это, въдь, не хорошо. Такъ мы ее и не обыскивали. Увелъ ее

емотритель въ другую комнату, да съ надзирательницей тотчасъ-же и вышли они; --"ничего", говоритъ, "при нихъ нътъ." А она на него глядить и точно воть смвется ему въ лицо, а глаза-то злые такіе. А Ивановъ - извъстно, пьяному море по колъно, — смотрить, да все свое бормочеть: "не по закону, у меня", говорить, "инструкція." Только смотритель вниманія не взяль. Повхали. По городу провзжали, все она въ окна кареты глядить; точно прощается, либо знакомыхъ увидёть хочетъ. А Ивановъ взялъ да занавъску-то опустилъ, окно и закрыль. Забилась она въ уголъ, прижалась и глядить на насъ. А я, признаться, не утерпълъ таки: взялъ это одну занавъску, будто самъ поглядъть хочу, и открыль, такъ чтобъ ей видно было... Только она и не посмотръла въ окно и все такая же сердитая, въ уголку сидитъ, губы закусила, — въ кровь, такъ я себъ думалъ, искусаетъ.

Повхали по желваной дорогв. Погода ясная этотъ день стояла, осенью это двло было, въ сентябрв мвсяцв. Солнце-то свътитъ, да ввтеръ сввжій, осенній, а она въвагонв окно отворитъ, сама высунется на ввтеръ, такъ и сидитъ. По инструкціи-то оно не полагается, знаете, окно открывать, да Ивановъ мой, какъ въ вагонъ ввалился, такъ и захрапвлъ, а я не смълъ ей сказатъ. Потомъ осмвлился, подошелъ это къ ней и говорю: "Варышня", говорю, "закройте окно." Молчитъ и вниманія не взяла, будто не ей я говорю, а сама-то, я знаю, слышитъ. Постоялъ я тутъ, постоялъ, а по-

томъ опять говорю: "Простудитесь, барышня, холодно въдь." Обернула она лицо-то мнв и точно вотъ удивилась чему. Поглядела на меня, да и говорить тихо таково: "оставьте", говорить, и опять въ окно высунулась, а я махнулъ рукой и отошель въ сторону. Стала она спокойнъе. Закроетъ окно, въ пальтишко закутается вся, грвется видно: вътеръ, говорю, свъжий былъ, студено. А потомъ опять къ окну идетъ и опять на вътру вся, послъ тюрьмы-то, видно, не наглядится. Повесельла даже, глядить себъ и даже улыбаться стала, и такъ на нее хорошо въ тв поры смотреть было, въръте совъсти: если бы начальство отдало, такъ бы, кажется, сейчасъ ее женой къ себъ взяль, вместо ссылки.

Отъ города на тройкъ ъхать пришлось. Ивановъ-то у меня пьянъ-пьянешенекъ; проспится и опять заливаеть. Вышель изъ вагона, — шатается. Ну, думаю, плохо, какъ бы денегъ казенныхъ не растерялъ. Ввапился въ почтовую телегу, легъ это и захрапълъ тотчасъ. Съла она рядомъ, — неловко. Посмотръда на него, ну точно вотъ на гадину на какую. Подобралась такъ, чтобъ не тронуть его какъ-нибудь, вся въ уголку прижалась, а я-то ужъ на облучекъ усълся. Какъ повхали, вътеръ-то холодный, я и то продрогъ, и ей, гляжу, холодно. Закашляла крѣпко и платокъ къ губамъ поднесла, а на платкъ, гляжу, кровь. Такъ меня будто кто въ сердце булавкой кольнулъ. "Эхъ", говорю, "барышня, — какъ можно. Больны вы, а въ какую погоду повхали, — очень холодно... Нешто, говорю, можно этакъ?" Вскинула она на меня глазами, посмотрѣла, и точно опять у нея внутри закипать стало. "Что вы", говорить", глупы, что-ли? Не понимаете, что я не по своей вол'в 'вду. Хорошъ, говоритъ, - самъ везетъ, да туда же еще съ сожалвніемъ суется." — "Вы бы", говорю, "начальству заявили, — въ больницу хоть слегли бы, чемъ въ этакой холодъ, ехать. Дорога-то въдь не близкая." — "А куда?" — спрашиваетъ. А намъ, знаете, строго запрещено объяснять преступникамъ, куда ихъ везти приказано. Видитъ она, что я позамялся, и отвернулась. "Не надо", говоритъ, "это я такъ... Не говорите, да ужъ и сами не лъзъте." — Не утерпълъ я. "Вотъ", го-ворю, "куда вамъ ъхать. Не близко." — Сжала она губы-то свои, брови сдвинула, да ничего не сказала. Покачалъ я головою: "Вотъ то-то", говорю, "барышня. Молоды вы, не знаете еще, что это значитъ. "Кръпко мнѣ досадно было, а она посмотрѣла, да и говорить: "напрасно вы такъ думаете. Знаю я хорошо, что это значить, а въ больницу все таки не слягу. Спасибо. Лучше ужъ помирать, такъ на волъ, а не въ больницъ вашей тюремной. Вы думаете, говорить, отъ вътру я, что-ли, заболъла, отъ простуды? какъ бы не такъ." "Тамъ у васъ", спрашиваю, "сродственники находятся?" Это я потому, какъ она мнъ выразила, что у своихъ поправляться хочетъ. "Нътъ", говорить, "у меня тамъ ни родни, ни знакомыхъ. Городъ-то мив чужой, да върно, такіе, какъ и я, ссыльные есть, товарищи. Подивился я, какъ это она чужихъ людей своими называетъ; неужели, думаю, кто ее безъ денегъ такъ поить, кормить станетъ, да еще незнакомую. Только не сталъ ее распрашивать, потому, вижу я, брови подымаетъ, недовольна, зачъмъ, я распрашиваю. Только къ вечеру гляжу: гучи надвинулись вътеръ подулъ холодный, а тамъ и дождь пошелъ. Грязь и прежде была невысохши, а тутъ до того грязно стало, просто кисель на дорогъ, да и только. Спину то мнъ какъ есть грязью всю забрызгало, да и ей порядочно попадать стало. Однимъ словомъ сказать, что погода, на ея несчастье, пошла самая скверная: дождикомъ прямо въ лицо свчеть; оно хоть, положимъ, кибитка-то крытая, и рогожей я ее закрыль, да куда туть. Течетъ всюду, продрогла, гляжу, вся дрожить и глаза закрыла. По лицу капли дождевыя потекли, а щеки блъдныя, и недвинется она, точно въ безчувствии. Испугался я даже. Вижу, дъло-то выходить неподходящее плохое дело...

Въ Я\*\*\* городъ самымъ вечеромъ пріъхали. Разбудилъ Иванова, со станціи вышли, — велѣлъ я самоваръ согрѣть. А изъгорода изъ этого пароходы ходятъ, толькопо инструкціи намъ на пароходѣ возитьстрого воспрещается. Она хоть нашему брату выгоднѣе — экономію загнать можно, — да боязно. На пристани, знаете, полицейскіе стоятъ, а то и нашъ братъ, жандармъ мѣстный, кляузу подвесть завсегдаможетъ. Вотъ барышня-то и говоритъ: "я, говоритъ, далѣе на почтовыхъ не поѣду; какъ знаете, говоритъ, пароходомъ везите." А Ивановъ еле глаза продралъ съ похмѣлья, — сердитый . . . — "Вамъ", говоритъ, "объ этомъ разсуждать не полагается. Куда повезуть, туда и повдете." Ничего она ему не сказала, а мнъ говорить: "слышали, говорить, что я сказала: не ъду!". Отозвалъ я тутъ Иванова въ сторону. "Надо", говорю, лна пароходъ везти. Вамъ бы лучше: экономія останется." Онъ на это пошель, тольло трусить... "Здівсь", говорить, "полковникъ есть, такъ какъ бы чего не вышло; ступай, говорить, опросись, мнѣ, говорить, нездоровится чтото." А полковникъ неподалеку жиль. — "Пойдемъ", говорю, "вмъстъ и барышню съ собой возьмемъ. Воюсь я: Ивановъ-то, думаю, спать завалится спьяну, такъ какъ-бы чего не вышло. Чего добраго, уйдеть она, или надъ собой что сдълаеть, въ отвътъ попадемъ. Ну, пошли мы къ полковнику. Вышелъ онъ къ намъ, "что надо?" спрашиваетъ. Вотъ она ему и объясняетъ, да тоже съ нимъ не ладно говорить. Ей-бы попросить хорошенько: такъ и такъ, молъ, сдълайте милость, а она тутъ по своему заговорила. "По какому праву", говоритъ, — ну, и прочее, все, знаете, дерзкія слова выражаеть. Выслушаль онъ ее и ничего, — смирно таково отвъчаетъ: "Не могу-съ", говоритъ; "ничего я тутъ не могу. По закону... нельзя." Гляжу, барышняя-то моя раскраснъпась вся, глаза точно вотъ угли. — "Законъ!" говоритъ, и засмъялась по своему сердито, да громко. "Такъ точно", полковникъ ей, "законъ-съ!" Признаться, я туть позабылся немного, да и говорю: "Точно что, Ваше в—діе, законъ, да онъ, ваше в—діе, больны." Посмотрълъ онъ на

меня строго... - "Какъ твоя фамилія?" спрашиваетъ. "А вамъ, барышня", говоритъ, "если больны вы, — въ больницу тюремную не угодно-ли-съ?" Отвернулась она и пошла вонъ, слова не сказала. Мы за ней. Не захотыла въ болницу, да и то надо сказать: ужъ если на мъстъ не осталась, а туть безъ денегъ, да на чужой сторонв, точно что не приходится. Ну, дълать нечего. Ивановъ на меня накинулся. — "Что, молъ, теперь будеть: непремвино изъ за тебя, дурака, въ отвътъ оба будемъ." Велълъ лошадей запрягать и ночь переждать не согласился, такъ въ ночь и выважать пришлось. Подошли мы къ ней: "пожалуйте", говоримъ, "барышня, лошади поданы." А она на диванъ прилегла, только сограваться стала. Вспрыгнула она на ноги, встала передъ нами, выпрямилась вся, прямо на насъ смотритъ, — даже, скажу вамъ, страшно мнв на нее глядвть стало.

"Проклятые вы," говорить, — опять по своему что-то заговорила, непонятно. Ровнобы и по русски говорить, да нечего понять невозможно. Только сердито очень, да жалко говорила: "Ну, говорить, теперь ваша воля, вы меня замучить можете, — что хотите дѣлайте. Ѣду!" А самоваръ-то все на столѣ стоить, она еще и не пила. Мы съ Ивановымъ свой чай заварили, и ей я налиль. Хлѣбъ съ нами бѣлый былъ, я тоже ей отрѣзалъ. "Выкушайте, говорю, на дорогу-то. Ничего, хоть согрѣетесь немножко." — Она калоши надѣвала, повернулась ко мнѣ, смотрѣла, смотрѣла, потомъ плечами повела и говоритъ: "Что это за чело-

въкъ такой? Совстмъ вы, кажется, сумасшедшій. Стану я вашъ чай пить..." Повърите-ли, до чего мнв обидно тогда стало. И по сейчасъ вспомню, и то сердце бьется. Вотъ вы не брезгаете-же съ нами хлъбъ-соль всть. Рудакова господина везли, татъ тоже не брезгалъ. А она побрезгала. Вельпа себь потомъ на другомъ столь самоваръ особо согръть и ужъ извъстно: за чай, за самоваръ втрое заплатила . . . Чудная!" —

нъкоторое Разсказчикъ смолкъ и на врешя въ избъ водворилась тишина, нарушаемая только ровнымъ дыханіемъ млад-

шаго жандарма.

— Вы не спите? спросиль у меня Гавриловъ.

— Нътъ, продолжайте, пожалуйста: я

- . . . "Много я отъ нея," продолжалъ слушаю. разсказчикъ, помолчавъ, — "много муки тогда приняль. Дорогой-то, знаете, ночью все дождикъ, погода злая... Лъсомъ повдешь, — лъсъ стономъ стонетъ. Ее-то мив и не видно, потому ночь темная, ненастная, зги не видать, а, повърите, такъ она у меня передъ глазами стоитъ, то есть даже то того, что всегда ночью и днемъ ее вижу: и глаза ея, и лице, сердитое, блёдное, и какъ она озябла вся, а сама глядить куда-то все, точно все мысли свои про себя въ головъ ворочаетъ. Какъ со станціи повхали, сталъ я ее тулупомъ одввать. Надвньте" ворю, "тулупъ-то, все, знаете, теплъе." Кинула тулупъ съ себя. "Вашъ", говоритъ, "тулупъ, вы и надъвайте." Тулупъ точно что

мой быль, да догадался я и говорю ей: "не мой, "говорю; "по закону, говорю, вамъ полагается." Ну, одвлась... Только и тулупъ не помогъ; какъ разсвъло, глянулъ я на нее, а на ней лица нътъ. Какъ со станціи опять повхали, приказала она Иванову на облучекъ състь. Поворчаль онъ, да не посмъль ослушаться, тъмъ болье, — хмъль-то у него прошелъ немного. Я съ ней рядомъ свлъ. Трое сутокъ мы вхали и нигдв не ночевали. Первое дело: по инструкціи сказано не останавливаться на ночлегь, а въ случав сильной усталости, не иначе, какъ въ городахъ, гдъ есть караулы. Ну, а тутъ, сами знаете, какте города. Да и сама-то все торопитъ, — скорви ей все хотвлось на мъсто.

Прівхали таки на мъсто; точно гора у меня съ плечъ долой, какъ городъ мы завидъли. И надо вамъ сказать: въ концъ она почитай что на рукахъ у меня довхала. Вижу, лежить она въ повозкъ безъ чувства, тряхнетъ на ухабъ телъгу, такъ она головой о переплеть и ударится. Подняль я ее на руку, на правую, такъ и везъ, — все легче. Сначала оттолкнула было меня, — "прочь", говорить, — "не прикасайтесь!" — А потомъ ничего ... Можетъ оттого, что въ безпамятствъ была ... Глаза-то закрыты, въки совсвиъ потемнъли и лицо лучше стало, не такое сердитое. И даже такъ было, что засмвется сквозь сонъ и просвытиветь будто. Върно ей, бъдной, хорошее во снъ грезилось... Какъ къ городу подъезжать стали, очнулась она, поднялась... Погода-то прошла, солнце выглянуло, — вотъ и она пове-

Изъ губерніи-то ее далье отпраселвла. вили, въ городъ губернскомъ не оставили, и мнъ-же ее дальше везти пришлось: тамошніе жандармы въ разъездахъ были. Крѣпко измучилась она, да все-же веселая увзжала. Какъ увзжать намъ, — гляжу, въ полицію народу набирается, — барышни молодыя, да господа студенты, видно, изъ ссыльныхъ ... И все точно знакомые съ ней говорять, за руку здороваются, распроши-Денегь ей сколько-то принесли, платокъ на дорогу. Проводили . . . Тала веселая, только кашляла часто и на насъ не смотръпа даже, точно насъ и не бъло. Прівхали въ увздный городъ, гдв ей жить назначено; сдали ее подъ росписку. Сейчасъ она фамилію какую-то называеть. "Здесь", говорить, "такой-то?" — Сдесь, отвечають.

Исправникъ прівхалъ, — "гдъ", говоритъ, "жить станете?" — "Не знаю", говоритъ, "но пока къ Рязанову пойду." Покачалъ онъ головой, а она собралась и ушла, съ нами

не попрощалась ...

— Что-жъ — такъ вы больше ее и не

видъли?

- "Видълъ, да лучше ужъ не видать было... И скоро даже я опять ее увидълъ. Какъ прівхали мы изъ командировки, сейчасъ насъ опять парядили и опять въ ту-же сторону. Студента одного везли. Веселый такой, пъсни хорошо пълъ и вышить былъ не дуракъ. Его еще дальше послали. Вотъ повхали мы черезъ городъ, тотъ самый, гдв ее оставили, и стало мнв любопытно про житье-то ее узнать." — "Тутъ," спрашиваю, "барышня-то наша?" — "Тутъ", говорятъ,

"только чудная она какая-то; какъ прівхала, такъ прямо къ ссыльному пошла, и никто ее послъ не видалъ, — у него и живетъ..." Кто говорить: "больна она," а то бають: въ родѣ она у него, какъ за любовницу живетъ. Известно, народъ болтаетъ — не видали. А я-то знаю, какъ она живетъ-то съ нимъ. Вспомнилось мнв, что она говорила: "помереть мив у своихъ хочется." И такъ мив любопытно стало, и не то, что любопытно, а, попросту сказать, такъ меня и потянуло. Схожу, думаю, повидаю ее. Пошелъ, добрые люди дорогу показали: а жила она въ концъ города. Домикъ махонькій, дверца низенькая. Вошелъ я къ есыльному-то къ тому, гляжу, — чисто у него, комнатка свътлая, въ углу кровать стоитъ, и занавъской уголъотгороженъ. А рядомъ мастерская у него махонькая, — тамъ на скамейкъ другая постель положена. Какъ вошелъ я, она-то на постели сидъла, шалью обернута и ноги подъ себя подобрала, шьетъ что-то. А ссыльный рядомъ на скамейкъ сидитъ, въ книжкъ ей что-то вычитываеть. Шьеть она, а сама слушаетъ. Стукнулъ я дверью, она какъ увидала, приподнялась, за руку его схватила, да такъ и замерла. Глаза большіе стали, темные да страшные ... Ну, все, какъ и прежде бывало, только еще бледнее сама мнв показалась. За руку то его крвпко стиснула, онъ испугался, къ ней кинулся. "Что", говоритъ, "съ вами, успокойтесь." А самъ не видитъ меня. Потомъ отпустила она руку-то его, съ постели встать хочетъ. "Прощайте, говорить ему, видно, имъ для меня смерти хорошей жалко. Прощайте!"

Тутъ и онъ обернулся, меня увидалъ, какъ вскочитъ на ноги ... Думалъ я — тутъ онъ меня и убъетъ, право. Они, знаете, подумали, что опять ее брать прівхали. Только видить онъ, стою я ни живъ, ни мертвъ, самъ испугался, да и одинъ... Повернулся къ ней, за руку взяль, засмъялся. "Да успокойтесь вы", говорить, — "а вамъ, спрашиваеть меня, что здёсь понадобилось?" Очень мнв совъстно стало, что испугалъ я ее. Сказалъ ему, что повидать пришелъ, да и она меня узнала. Вижу я, сердится все, какъ и прежде. Ну вотъ сердится, да и только, — такъ и закипаетъ; кажется, ужъ я всей душой радъ былъ услужить, а она какъ глянетъ, точно ты змвей ей лютой кажешься. Разобраль онъ, въ чемъ дѣло, заемъялся къ ней, сталъ ей говорить что-то. Не все я понять-то могъ, вы, въдь, господа, чудно промежъ себя говорите. Онъ то спокойно говоритъ, тихо таково, а она сердито, да дерзко. Ссыльный-то ей: "Вы", говорить, "разберитъ: въдь, человъкъ къ вамъ пришелъ, а не жандармъ. А она ему: "а зачамь онь служить?"

Господи! думаю, неужто я и не человъкъ для нея. Нешто по своей волъ я ей худое что сдъдалъ. Такъ мнъ горько стало. "Извините", говорю, "что испугалъ васъ." "Это", говоритъ, "ничего, что испугали. Не вътомъ дъло." Неловко мнъ стало. "Прощайте!" говорю. Она ничего не сказала, а онъ повернулся, руку мнъ подалъ, спросилъ, далеко-ли ъдемъ . . "Поъдете назадъ, заходите", говоритъ, "пожалуй." А она смотритъ на него, да усмъхается по своему;

"не понимаю", говорить. А онъ ей: "поймете", говорить, "когда-нибудь, сердце у

васъ не злое."

Когда назадъ мы вхали, призываетъ начальникъ старшаго и говоритъ: "Вамъ тутъ оставаться впрець до распоряжения; телеграмму получиль: бумагу вамъ ждать по почтв. "Остапись мы. — Воть я опять къ нимъ пошелъ, то есть не къ нимъ, а такъ мимо пошель, а тамъ, дай, думаю, зайду, хоть у хозяевъ про нее спрошу. Зашелъ. Говоритъ хозяинъ домовый: "плохо", говорить, "какъ-бы не померла. Боюсь въ отвътъ не попасть-бы, потому собственно, что попа звать не хотять." Только стоимъ мы, разговариваемъ, а въ это самое время ссыльный вышелъ. Увиделъ меня, поздоровался, да и говорить: "опять пришель? Что-же, войди, пожалуй." Я и вошель тихонько, а ссыльный за мной вошель. Поглядъла она, да и спрашиваетъ: "опять этоть человъкъ? Вы, что-ли, его позвали?" — "Нѣтъ", говоритъ, "не звалъ я, — самъ пришелъ." Я не утерпѣлъ и говорю ей: "Что", говорю, "барышня, — за что вы сердце противъ меня имвете? точно я врагъ вамъ какой?" — "Врагъ", говоритъ, "а вы развъ не знаете? Врагъ!" Голосъ у ней слабый сталь, тихій, на щекахъ румянець такъ и горитъ и столь лицо у нея пріятное, — кажется, не наглядёлся-бы. Вижу: не жилица она на бъломъ свътъ, сталъ прощенья просить, — какъ-бы, думаю, безъ прощенья не умерла. "Простите меня", говорю, "коли вамъ зло какое сдълалъ." Опять, гляжу, закипаеть . . "Простить! Вотъ еще! Никогда не прощу, и не ду-

майте, никогда!"

Разсказчикъ опять смолкъ и задумался. Потомъ продолжалъ тише, и какъ будто сосредоточенно. — Опять у нихъ промежду себя разговоръ пошелъ. Вы вотъ человъкъ образованный, по ихнему понимать должны, такъ я вамъ скажу, какія слова упомниль. Какъ стали они тише говорить, спокойнъе, я и вслушался. Слова-то запали, и по сейчасъ помню, а смыслу не знаю. Онъ говоритъ: "Поймите, не прощеніе важно, человъка признайте. Простить — другое дъло, онъ самъ-бы, можетъ", говоритъ, "не простиль-бы." А потомъ уже совсемъ чудно заговорили; другь на друга смотрять безъ сердца, а по словамъ-то будто ругаются. Онъ ей: "Вы", говорить, "сектантка." — "А вы, она — ему, холодный, равнодушный человъкъ." Какъ она это слово сказала, онъ даже вскочилъ. — "Равнодушный?" говоритъ, "ну, вы сами знаете, что неправду сказали!" — "Пожалуй", она говорить, и засмъялась ему, — "а вы-то развъ правду?" – "А я", говоритъ, "правду." Задумалась она, руку ему протянула, онъ руку-то взялъ, а она въ лицо ему посмотрѣла, посмотрѣла, да и говорить: "Да, вы, пожалуй, и правы." А я стою, какъ дуракь, смотрю, а у самого такъ и сосеть что-то у сердца, — этакъ и подступаетъ. Потомъ обернулась она комнъ, посмотръла и на меня безъ гнъва и руку подала. "Вотъ", говоритъ, "что я вамъ скажу: никогда вась не прощу, слышите? враги мы. Ну, а руку вамъ даю, желаю вамъ человъкомъ стать. — Устала я", говоритъ ему . . . Я и ушелъ.

Померла она скоро. Какъ хоронили ее, я и не видълъ, у исправника былъ. Только на другой день ссыльнаго этого встратилъ. Подошелъ къ нему, гляжу: на немъ и лица нътъ. Росту онъ былъ высокаго, съ лица серьезный, да ранве привътливо смотрълъ, а туть звъремъ на меня какъ есть глянулъ. Подалъ было руку, а потомъ вдругъ руку мою бросиль, и самъ отвернулся. "Не могу", говоритъ, "я тебя видъть теперь. Уйди, -братецъ... Бога ради уйди... Потомъ, коли еще въ городъ останешься, заходи, пожалуй." Опустиль голову, да и пошель, а я на фатеру пришелъ, и такъ меня засосало, просто два дня пищи не принималъ. Тоска... На третій день исправникъ призвалъ меня и говорить: "можете теперь отправляться; пришла бумага, да поздно." Видно, опять намъ ее везти пришлось-бы, да ужъ Богъ пожальль, самь убраль.

... Только что еще со мной послѣ случилось, — не конецъ, вѣдь, еще. Назадъ ѣдучи, пріѣхали на станцію одну. Входимъ въ комнату, а тамъ на столѣ самоваръ стоитъ, закуска всякая, и старушка какаято сидитъ, хозяйку чаемъ угошаетъ. Чистенькая старушка, маленькая, да веселая такая и говорливая. Все хозяйкѣ про свои

дела разсказываеть.

"Вотъ", говоритъ, "собрала я пожитки, домъ-то, по наслъдству который достался, продала и поъхала къ моей голубкъ. То-то обрадуется. Ужъ и побранитъ, разсердится, — знаю, что разсердится, а все же рада будетъ. . Писала мнъ, не велъла прівзжать. Чтобъ даже ни въ какомъ слу-

чав не смъла я къ ней вхать. . . Ну, да ни-Tero oto."

Такъ тутъ меня ровно кто подъ лъвый бокъ толкнулъ. Вышелъ я въ кухню. "Что за старушка?" спрашиваю у дъвки прислуги. — "А это<sup>а</sup>, говоритъ, "самой той барышни, что въ тотъ разъ везли, матушка родная будетъ." Върите, тутъ меня шатнуло даже. Видитъ дъвка, какъ я въ лицъ разстроился, спрашиваеть: "что", говорить, "служивый съ тобою?" — "Тише", говорю, "барышня-то умерла." Тутъ дъвка эта, и дъвка-то, надо сказать, гулящая была, съ провзжающими баловала — а тутъ какъ всплеснетъ руками, да какъ заплачетъ, и изъ избы вонъ. Взялъ я шапку, да и самъ вышелъ, слышалъ только, какъ старушка въ залѣ съ козяйкой все болтають; и такъ мнъ этой старушки страшно стало, такъ страшно, что выразить невозможно. Побрель я прямо по дорогъ, послъ уже Ивановъ меня съ тельгой догналь, я и сыль.

... Вотъ какое дъло. А исправникъ донесъ, видно, начальству, что я къ ссыльнымъ ходилъ, да и полковникъ Я-скій тоже донесъ, какъ я за нее заступался, - одно къ одному и подошло. Не котълъ меня начальникъ въ унтеръ-офицеры представлять. "Какой ты унтеръ-офицеръ", говорить, "баба ты! Въ карцеръ-бы тебя, дуракъ!"

Только я въ то время въ равнодушіи находился и даже нисколько не жалълъ ничего. И все я это барышню сердитую забыть не могь, да и теперь то-же самое: такъ и стоитъ, бываетъ, передъ глазами. Что-бы это значило? Кто-бы мнв объ-

яснилъ? Да вы, господинъ, не спите? Я не спалъ . . . Глубокій мракъ закинутой въ лъсу избушки томилъ мою душу, и скорбный образъ умершей дъвушки вставаль въ ней подъ глухія рыданія бури . . .

Вл. Короленко.

## За Байкаломъ.

(Разсказъ.)

Такъ называемый "Кругоморскій трактъ" ведеть изъ Иркутска на Култукъ, огибаеть съ Запада Байкальское озеро и тянется вдоль южнаго берега Байкала до Посольскаго монастыря, находящагося почти у устьевърви Селенги. Двадцать пять лётъ назадъ, задумавши починку этого тракта, русское правительство остановилось на мысли употребить для этой цёли поляковъ, сосланныхъвъ Сибирь за участіе въ возстаніи 1863 года.

Трактъ идетъ у подножья высокихъ горъ, круто спускающихся къ озеру и покрытыхъ верху первобытнымъ лъсомъ. снизу до Ущелья и потоки на всякомъ шагу пересвкаютъ дорогу. Между Култукомъ и Посольскимъ, на протяжении около двухсотъ верстъ, жилыя мъста попадаются лишь возлъ почтоетанковъ, равном'врно отстоящихъ одинъ отъ другого. Дикъ и негостепріименъ этотъ трактъ въ настоящее время, но еще диче онъ быль въ 65 году, когда, подъ руководствомъ правительственнаго инженера Шаца, приступлено было къ работамъ. Земляные бараки, служившіе для пом'вщенія ссыльныхъ, въ сырой таежной местности, тяжелый трудъ и отсутствіе хорошаго питанія (такъ какъ завъдующій ссыльно-каторжными полковникъ Черняевъ крайне небрежно, а нѣкоторые утверждаютъ — просто недобросовѣстно, относился къ дѣлу снабженія провіантомъ) привели къ печальнымъ послѣдствіямъ: въ партіи открылись болѣзни съ ужасающимъ процентомъ смертности. Работы продолжались все лѣто 65 г.; съ наступленіемъ осени ссыльные были перевезены для зимовки на сѣверный берегъ Байкала, въ Лиственичное, расположенное у истока Ангары.

Между тъмъ, въ то же время, по сибирскому тракту нескончаемыми вереницами двигались на востокъ новыя партіи ссыльныхъ. Сибирскія тюрьмы были переполнены поляками; въ Иркутскъ — главномъ пунктъ Восточной Сибири — скопленіе ссыльныхъ

достигало невфроятныхъ размфровъ.

Среди этой-то массы людей\*), еще не освящихся и поддерживавшихъ сношенія другъ съ другомъ, а самое важное — отъ души ненавидъвшихъ русское правительство, стала, мало-по-малу, зръть мысль объ организаціи возстапія въ самой Сибири. Это было вполнъ естественно: отсутствіе въ Сибири войска бросалось въ глаза, и потому можно было върить въ успъхъ возстанія. На первыхъ порахъ были мечты черезчуръщирокія; такъ какъ въ заговоръ принимали участіе и нъкоторые изъ русскихъ, то думали чуть ли не объ отдъленіи Сибири. Но постепенно цъль съузилась и свелась, главнымъ образомъ, къ бъгству изъ мъста

<sup>\*)</sup> Общая цифра всёхъ ссыльныхъ поляковъ по 63 году достигаетъ 17—18 тысячъ.

ссылки. Иркутскій тюремний замокъ быль центральнымъ пунктомъ конспираціи. Ссыльные знали, что съ наступленіемъ весны ихъ должны были отправить на "Кругоморскій трактъ" для работъ, и тамъ, за Байкаломъ, они рышили привести свой планъ въ испол-

неніе.

Руководителемъ заговора являлся нѣкій Цълинскій. Еще въ царствованіе Николая I онъ былъ сосланъ на Кавказъ въ солдаты; постъ долгало времени, ему удалось дослужиться тамъ до офицерскаго чина, и теперь вторично онъ шель въ ссылку за участіе въ возстаніи 63 года. Это быль высокій старикъ съ длинными, съдыми усами, державшійся нъсколько сутуловато и смотрывшій исподлобья. Рядъ годовъ, проведенныхъ въ конспираціяхъ, наложилъ на него свою пе-Угрюмый, мало общительный, онъ недовърчиво и подозрительно относился къ людямъ. Зимою съ 65 на 66 годъ Цълинскій сносился по д'ялу заговора съ Шарамовичемъ, старостою партіи, зимовавшей въ Лиственичномъ, и между ними состоялось соглашение.

Заговоръ со всякимъ днемъ росъ. Трудно было не върить въ успъхъ. Слабые конвои, подъ надзоромъ которыхъ предвидѣлосъ работать полякамъ въ безлюдной лесистой странъ, очевидно не въ силахъ были создать серьезнаго препятствія для осуществленія цыли, сводившейся къ тому, чтобы уйти всею массою за предълы Россійской Имперіи.

Съ наступленіемъ весны началась отправка. Въ Лиственничномъ ссыльныхъ раздълили на двъ партіи и увезли въ Культукъ и Муринъ — два почтовые станка у югозападнаго берега Байкала, отстоящіе другь отъ друга верстъ на сорокъ. Въ Иркуттюремномъ замкв, гдв находился скомъ Цълинскій, тоже начались приготовленія къ отправкв за Байкалъ; но въ это время случилось событіе, въ высокой степени повредившее дальнъйшему ходу заговора: наканунъ отправки, въ тюрьму прівхали власти, приказали полякамъ выстроится во дворъ, и туть быль прочтень имъ "Манифестъ 31-го Мая", по которому часть изъ нихъ переводилась изъ разряда ссыльно-каторжныхъ въ разрядъ ссыльно-поселенцевъ, остальнымъ же уменьшались сроки каторги.

Какъ ни мало милостивъ, самъ по себъ, былъ этотъ манифестъ, но на ссыльныхъ онъ оказалъ извъстное вліяніе; среди нихъ произошель расколь, многіе стали высказываться противъ попытки вазстанія. Цълинскій пробоваль было бороться съ этимъ теченіемъ, но напрасно; возникли несогласія; поднялись споры, принимавшіе все болье и болве острый характеръ. Ораторы успвшно оппонировали Цълинскому, и его вліяніе среди ссыльныхъ со всякой минутой падало. Въ дебатахъ и спорахъ, очень часто доходившихъ до брани, прошла вся дорога отъ

Иркутска до мъста назначенія.

Въ первыхъ числахъ Іюня патрія высажена была съ парохода на берегъ у Мышихинскаго станка, находящагося къ востоку отъ Култука верстъ на полтораста, и по распоряженію полковника Черняева тотчасъ

было приступлено къ работамъ.

Ночь. Вокругъ барака, гдв помвщаются каторжане, ходять часовые. Въ баракахъ тумъ, тамъ о чемъ-то говорятъ; голоса то затихають, то поднимаются до самыхъ высокихъ нотъ, но ни одному часовому не приходить въ голову подслушать, о чемъ говорять въ баракахъ; да все равно: подслушивая, онъ ничего не пойметь, такъ какъ разговоры ведутся на польскомъ языкъ.

— На пару словъ, проговориль Цълинскій, нагнувшись къ самому уху Зборовскаго и направляясь въ темный уголъ барака.

Въ углу Цълинскій остановился; Зборов-

скій подошель къ нему.

— Выхлопотали переводъ въ Култукскую партію? спросиль Цалинскій низкимъ голосомъ, подозрительно оглядываясь изъ боязни, не слышить ли ихъ кто нибудь.

Зборовскій, раньше чімъ отвітить, не-

вольно самъ осмотрълся.

— Да, проговориль онъ, завтра отправляють въ Култукъ попаты, съ этимъ транс-

портомъ и я отправлюсь.

— Хорошо... До вашего отъвзда мы въроятно больше не увидимся . . . Передайте эту записку пану Шарамовичу. Целинскій подалъ свороченный клочекъ бумаги.

Молодой человъкъ взялъ записку.

– Ради бога, не вздумайте читать ее здъсь! Кто нибудь увидитъ... Спрячьте ее! Вы не ожидаете обыска при отправкъ? Спрячьте ее куда нибудь. Зашейте ее въ полу халата... Обыска всегда, всякую минуту следуеть ожидать... Я даю вамъ всема важное поручение!

Зборовскій зажаль въ рукѣ записку.

- Я слыхалъ, что Шарамовичъ находится въ Муринъ, а не въ Култукъ, замътилъ онъ.
- Да, Шарамовичъ въ Муринѣ, отвѣтилъ, Цѣлинскій. Но это все равно, записку вы передадите Арцымовичу, старостѣ Култукской партіи, а потомъ Шарамовичу... Отъ Култука до Мурина недалеко.

Зборовскій молчаль.

- Я вамъ даю весьма, весьма важное поручение! повторилъ Цълинскій и, не глядя въ лицо молодому человіку, а куда-то въ сторону, добавилъ шопотомъ: я назначаю день возстанія.
  - Кажется, вы черезуръ торопитесь.

- A!

— Я не отказываюсь отъ своего объщанія, поторопился замътить Зборовскій. Но не во мнъ одномъ дъло. Вы видите, каково теперь настроеніе большинства; подобное предпріятіе требуетъ единодушія, а единодушія нътъ.

— Хорошо, хорошо... Спорить не буду; не время и не охота. Надовли мив дебаты воть до сихъ поръ! Цвлинскій показаль рукою на горло. Помолчавъ немного, онъ спросиль: Беретесь ли вы исполнить порученіе, или же прикажете поискать для этой пвли кого либо другого.

При послѣднихъ словахъ Зборовскій покраснѣлъ и рѣзко отвѣтилъ: Отъ своихъ словъ я нилогда не отказываюсь!... Записку

доставлю.

— Это все, что отъ васъ требуется, сухо проговорилъ Целинскій.

Дней пять спустя послѣ описаннаго разговора, именно 20-го Іюня 66 года, по Кругоморскому тракту двигалась толпа вооруженныхъ людей. То были возставшіе поляки; въ Култукъ они обезоружили конвойныхъ солдать и подъ начальствомъ Арцымовича двигались теперь къ Муринскому станку для соединенія съ товарищами. Въ нъсколькихъ верстахъ отъ станка отрядъ остановился и спрятался въ лъсу; Зборовскій посланъ былъ въ Муринъ для увъдомленнія о

случившемся.

Провдя некоторое пространство трактомъ, Зборовскій своротиль вліво и спустился льсомъ къ берегу Байкала; онъ рышился обождать пока стемнъеть и присълъ на камив. Солнце уже спряталось за горы; обрывистый берегъ съ высокими, зелеными лиственницами отражался въ спокойной, темной водъ, какъ въ зеркалъ; стада бълыхъ чаекъ съ криплымъ крикомъ кружились надъ озеромъ. Вправо, по направленію къ Варгузину, вода сливалась съ горизонтомъ и далеко-далеко гдв-то блествла еще отъ солнечныхъ лучей; прямо къ Лиственничному чернъли горы противуположнаго съвернаго берега.

Природа всегда производила на Зборовскаго чарующее впечативніе; среди нея онъ забывался. Но въ этотъ разъ было не такъ: онъ глядълъ на окружающую величественную природу и въ то же время его сердце сжималось отъ наплыва воспоминаній.

Давно когда-то, на родинв, жили по сосъдству семьи Зигмунта Зборовскаго и Владислава Котковскаго. Еще старики, ихъ

отцы, были большими пріятелями, а маленькій Зигмунть, бывало, всякій день бізгаль къ Владиславу въ гости; Владиславъ ему темъ же отплачивалъ. Такъ они играли и росли вмфстф; потомъ учились въ одной школъ, а когда выросли и возмужали, вмъств вступили въ революціонную организацію. Между ними существовала самая глубокая привязанность. Вскоръ однако послъдовала разлука. Зборовскій, скомпрометированный довольно серьезно въ глазахъ варшавской полиціи, вынужденъ былъ скрыться изъ Варшавы; онъ ужхалъ въ Литву. На первыхъ порахъ друзья поддерживали между собою оживленныя сношенія; особенно часто писаль Зигмунть, такъ какъ въ Варшавъ, помимо Владислава, жила панна Розалія, въ которую онъ былъ страстно влюбленъ; онъ не могъ прямо съ нею списываться и Котковскій служиль ему посредникомъ. спустя нѣкоторое время, Зборовскій быль арестованъ и посаженъ въ виленскую тюрьму; тогда правильныя сношенія у нихъ прекратились. Владислава Котковскаго онъ потеряль изъ виду, а извъстія о паннъ Розали стали доходить къ нему кое-когда стороною, отрывками, пока наконецъ не пришла однажды ужасная въсть о ея смерти. Эта въсть передана была ему въ смутныхъ, неясныхъ выраженіяхъ: онъ могъ только догадаться, что смерть случилась скоропостижно. Напрасно Зборовскій силился изъ тюрьмы разузнать подробности этого событія: оно окружено было для него какоюто непроницаемой тайной, надъ раскрытіемъ которой онъ весь измучился. Только поств суда, когда разрвшены были свиданія съ родными, ему удалось завязать сношенія сь однимъ изъ старыхъ пріятелей, котораго онъ и получилъ наконецъ опредъленное ув'вдомленіе, что панна Розалія была убита Владиславомъ Котковскимъ, и что этотъ поступокъ вызванъ крайней необходимостью". Во всякое другое время впечатлительная натура Зигмунта въроятно не перенесла бы этого удара, но тогда онъ вынесъ: его нервная система была страшно притуплена массой висълицъ, воздвигнутыхъ виленскимъ генералъ-губернаторомъ Муравьевымъ, прозваннымъ послъ "Въшателемъ". Зигмунтъ вынесъ ударъ: не умеръ, не сошелъ съ ума, но съ TOTO той минуты о Котковскомъ не могъ подумать безъ ужаса. Мъсяца два тому назадъ, уже въ Иркутскъ, онъ услыхалъ, что Котковскій въ одной изъ партій препровождался изъ Лиственничнаго на Кругоморскій трактъ.

Теперь, въ Муринв, Зигмунту Зборовскому предстояна встрвча съ Котковскимъ,

и это его страшно мучило.

противуположнаго Горы берега потонули въ туманъ; Байкалъ подернулся свътло-сърымъ оттънкомъ; чайки улетыли куда-то; кулики пересвистывались у воды... Зборовскій вскарабкался на берегъ и пошелъ лъсомъ по направленію къ Мурину; идти трактомъ онъ находилъ не-Но трудно было ему благоразумнымъ. Его ноги тонули въ пробираться пъсомъ. мпистыхъ кочкахъ; свалившіяся деревья часто преграждали путь; онъ становинся на нихъ, такъ какъ не всегда могъ перешагнуть, и раза два или три проваливался
выше колѣнъ: стволы были совершенно перегнившіе. Скоро въ лѣсу наступилъ мракъ,
и если бы не бѣлѣвшійся сквозь листву деревъ Байкалъ — онъ вѣроятно заблудился
бы. Вѣтви хлестали его по лицу, царапали
руки; онъ спотыкался, падалъ, но опять
поднимался и продолжалъ идти. Уже совсѣмъ наступила ночь, когда онъ приблизился къ Муринскому станку. Изъ земляныхъ бараковъ блестѣли огоньки. Пробравшись незамѣтно къ одному изъ бараковъ, у
входа Зборовскій столкнулся съ какой-то
темной фигурой.

— Кто такой? окликнули его на поль-

скомъ языкв.

— Порученіе къ Шарамовичу, отв'ятиль

онъ по польски-же. —

Родная рѣчь была лучшимъ паролемъ въ этой странѣ; тѣмъ не менѣе фигура приблизилась къ Зборовскому и въ темнотѣ все же пыталась его разсмотрѣть.

— Однако, кто же такой?

— Войдите поскорве въ баракъ, съ до-

садою проговориль Зборовскій.

Вошли въ баракъ. Нѣсколько человѣкъ поляковъ сидѣли и полулежали у ярко горящаго очага.

Темная фигура — оказался накій Заремба.

— Какое у васъ поручение въ Шарамовичу?... Отъ кого?... Откуда вы? — спрашивалъ онъ, съ любопытствомъ оглядывая Зборовскаго.

Одинъ изъ сидъвшихъ у очага подошелъ

къ разговаривавшимъ.

— Въ Култукъ возстали, и теперь въ нъсколькихъ верстахъ отсюда ожидаютъ вашего присоединенія — прямо заявиль Зборовскій, отирая рукою потъ съ лица. За-

Присутствующіе повскакивали . . .

суетились.

Въсть о возстани въ Култукъ почти всёмъ муринскимъ полякамъ скоро сделалась изв'ястна; она подняла встхъ на ноги. Побъжали сообщить Шарамовичу, бывшему въ Муринъ арестантскимъ старостою.

Въ баракъ, гдъ находился Зборовскій, стали собираться поляки; одинь за другимъ входили новыя и новыя лица; наконецъ вошель красивый брюнеть средняго роста съ

огромной черной бородою.

— А, Шарамовичъ! обратился къ нему

Заремба. Послушайте въсти.

Зачимъ это — Къ чему это теперь?! теперь?! разводя руками восклицалъ между тъмъ Шарамовичъ, проходя черезъ весь баракъ по направленію къ Зборовскому, стоявшему у очага.

отвътилъ. — Возстаніе уже начато — Зборовскій нівсколько смущеннымъ голо-

сомъ.

Въ это время у входа показался Владиславъ Котковскій; узнавъ Зигмунта, онъ остановился; но Зигмунтъ отворотилъ лицо въ сторону, и тотъ молча усълся на скамъв въ углу барака. Такова была ихъ встрвча послъ четырехъ-лътней разлуки.

Поздно со-— Да, да... Вы правы. жалъть — негромко замътилъ Шарамовичъ. — Однако, что побудило Арцымовича на-

чать?

 По распоряженію Цѣлинскаго. Вотъ записка Цѣлинскаго — отвѣтилъ Зборовскій, дрожащей рукою передавая ему записку.

Шарамовичъ присълъ къ огню, горъвшему въ очагъ, развернулъ клочекъ бумаги свернутый въ нъсколько разъ, прочелъ слъдующее: "Что одинъ разъ постановлено надо исполнить. Откладывать невозможно; каждая минута дорога. Мы должны возстать. Я начинаю. Арцымовичъ со своими долженъ тотчасъ же идти берегомъ къ намъ на помощь. Отвъта не жду."

 Къмъ передана эта записка? — спросилъ Шарамовичъ, выпрямляясь у очага.

— Записка дана была мнѣ Цѣлинскимъ для передачи вамъ — отвѣтилъ Зборовскій. Онъ весь дрожалъ какъ въ лихорадкѣ.

— Вы изъ Мышихи?

— Да.

— Сколько дней?

— Пять дней назадъ.

— Какъ тамъ дъла?... Вы больны!? вдругь замътилъ Шарамовичь, мъняя тонъ.

— Въ Мышихъ дъла плохи — тихо отвъ-

тилъ Зборовскій.

[-

o, B

 $\mathbf{a}$ 

0-

ъ.

a-

— Не знаете-ли, возстаніе тамъ начато? — спросиль было Шарамовичь, но туть-же самъ себ'в отв'втилъ: — Да, да, начато и тамъ; Ц'влинскій объ этомъ ув'вдомляетъ. —

Шарамовичъ опять присълъ на корточки

къ огню и задумался.

Густавъ Шарамовичъ былъ родомъ изъ Украйны. Польское возстаніе 63 года застало его въ Кіевѣ, гдѣ онъ въ то время воспитывался въ университетѣ. Одаренный страстнымъ темпераментомъ, онъ отдался

весь польскому делу на Украйне и вскоре довольно видное положение среди волновавшейся тогда польской университетской молодежи. Онъ участвоваль въ сходкахъ, ораторствовалъ на собраніяхъ; принималь энергическое участіе въ конспиративныхъ дълахъ. Но, какъ извъстно, польскому дѣлу на Украйнѣ не суждено было развиться и принять сколько нибудь широкіе разміры: крестьяне-украинцы явились главными врагами и съ соединенной тройною ненавистью — національной, религіозной и экономической. — Такъ какъ "паны" на Украйнъ преимущественно поляки, — устремили свои силы на помощь русскому правительству; по всей Украйнъ поднялась жестокая травля: крестьяне вязали пановъ-поляковъ безъ разбора, возставшихъ и невозставшихъ, и доставляли ихъ въ руки полиціи; по селамъ организовались добровольныя крестьянскія "варты" (сторожа), уничтожавшіе въ самомъ зародышв возможность возстанія, такъ какъ полякамъ нельзя было не только собраться въ сколько нибудь значительный отрядъ, но оказывалось труднымъ даже сноситься другъ съ другомъ. Страшный урокъ исторіи, наглядно доказавшій, что о возстановленім Польши въ старыхъ границахъ и мечтать невозможно! Только по городамъ полякамъ удалось тогда кое-что съорганизовать, и однимъ изъ лучшихъ пунктовъ въ этомъ отношеніи оказался Кіевъ. Польская университетская молодежь составила изъ себя отрядъ, и ночью отрядъ этотъ вышелъ изъ города; но въ селеніи Соловьевкъ поляки

задержаны были крестьянами, перевязаны и обратно доставлены въ Кіевъ. Тутъ-же — въ числѣ арестованныхъ и посаженныхъ въ кіевскую крѣпость — находился и Густавъ Шарамовичъ. Веселый, разговорчивый, любившій при случаѣ пустить въ ходъ "красное словцо", — людямъ постороннимъ, другого лагеря Шарамовичъ казался довольно легкомысленнымъ, пустымъ малымъ; но лица, ближе его знавшія, относились къ нему иначе. Въ партіи, зимовавшей въ Лиственичномъ, онъ былъ самымъ популярнымъ, любимымъ человѣкомъ, я почти еди-

ногласно выбранъ былъ старостою.

Шарамовичь сидъль у очага на корточкахъ и машинально разгребалъ огонь кускомъ дерева, а твмъ временемъ между присутствующими — ихъ набилось въ баракъ до того, что негдъ было повернуться, — по группамъ шли разговоры. Манифестъ 31-го мая и среди этихъ людей оказалъ вліяніе: у многихъ онъ зародилъ смутныя надежды на законный исходъ; прежняго революціоннаго пыла и сліда не было; тв самые, что рвались къ возстанію всего м'всяцъ тому назадъ, теперь присмиръли, притихли, словно чего-то выжидали. Замвчалось почти общее несочувствие д'влу, начатому въ Култукѣ; это было видно по недовольнымъ лицамъ, по твиъ разговорамъ, что велись по группамъ; слышно было, какъ то въ одномъ, то въ другомъ углу барака рѣзко порицался фактъ, совершенный Арцымовичемъ.

Поднявшись на ноги и потягиваясь, Шарамовичь какъ-то вяло, хотя громко, про-

говорилъ: — Ну, что же, панове?! Намъ и выбора нътъ... Надо идти на помощь...

— Йдемъ! Мы готовы — отозвалось нъ-

сколько голосовъ.

Но большинство молчало.

— Повторяю — выбора нѣтъ! Дѣло начато; не отставать-же намъ отъ товарищей въ эту критическую минуту?! Послушайте, панове, я прочту записку Цѣлинскаго — И Шарамовичъ прочелъ записку.

— Тлупое дѣло!! — воскликнулъ Заремба. — Къ чему напрасныя жертвы? Зачѣмъ

это возстание? Кому оно нужно?

— Вы можеть быть и правы, только теперь поздно объ этомъ разсуждать, замътилъ Шарамовичъ.

— Въ послъднее время москали пошли

на уступки....

Ужъ не надветесь ли вы получить свободу отъ москалей? — прервалъ Шарамовичъ.

— Отчего бы и не надѣяться? Участь многихъ облегчена; пройдетъ нѣкоторое

время — вспомнять и о насъ.

— Да, вспомнять льть черезь двадцать... Немногіе изь нась до этого доживуть. Эхь, пане Заремба! Манифесть 31-го мая— это жалкая милостыня, брошенная нищему; а вы и взаправду повърили въ милосердіе московскаго царя.—

Голоса спорившихъ раздавались глухо подъ низкимъ потолкомъ барака, перепол-

неннаго народомъ.

— На царскую милость разсчитываютъ только холопы — угрюмо, но съ достоинствомъ проговорилъ Заремба.

— Вотъ такъ!! На что же вы тогда надъетесь? — съ удивленіемъ воскликнулъ

Шарамовичъ.

— Только не на милость! Вмѣшательство иностранныхъ державъ вынудитъ москалей къ уступкамъ. Я думаю, что самый манифестъ 31-го мая былъ написанъ подъдиктовку Франціи. Подождемъ, потерпимъ, а тамъ быть можетъ продиктуютъ царю и второй манифестъ.

— По вашему мнѣнію, мы еще недостаточно терпѣли... Очевидно вы успѣли забыть скитанія по московскимъ тюрьмамъ; забыли этапное путешествіе въ нѣсколько

тысячь версть...

— Ничего я не забылъ, но необходимость заставляетъ ждать — нетерпъливо прервалъ

Заремба.

Вы быть можеть и то забыли, пане Заремба — горячо продолжаль Шарамовичь, — какъ умирали лѣтомъ прошлаго года отъ цынги и горячки ваши товарищи здѣсь за Байкаломъ? О, въ такомъ случаѣ вы конечно можете ждать! Но мы всѣ это помнимъ и никогда не забудемъ! Панове! — обратился онъ къ присутствующимъ, — какъ бы мы ни смотрѣли на возстаніе, на сколько несвоевременнымъ ни находили бы его въ настоящую минуту, но — обратите вниманіе — оно уже начато; низко, подло отступаться отъ товарищей въ такую минуту! Мы обязаны ихъ поддержать! Мы должны идти на помощь! —

Произошелъ шумъ: одновременно заго-

ворило несколько лицъ.

— Тише!... Къ порядку! кричали голоса.

Мало-по-малу въ баракѣ успокоилось и послышался гнусливый голосъ Сочинскаго.

— Панъ Шарамовичь видимо старается подъйствовать на наши чувства, разжалобить насъ, говорилъ онъ. — Смъшно, право! Словно мы маленькіе ребята! Но увлекаться чувствомъ въ нашемъ положеніи было бы неблагоразумно...

— Благоразумно!

— Позвольте, дайте мнв высказаться — Сочинскій растягиваль слова, говориль въ носъ. Такъ говорить онъ находилъ признакомъ хорошаго тона. — Возстаніе, продолжалъ онъ, не шуточное дёло; знаете ли, что насъ ожидаетъ въ случав неудачи? Смерть! Идти на гибель, рисковать жизнью, не разобравшись въ дѣлѣ, право-же глупо! Раньше чѣмъ на что либо рѣшаться, я предложиль бы присутствующимь основательно разобраться въ вопросъ, взвъсить шансы за и противъ возстанія; обсудить, насколько есть въроятности выиграть или проиграть затваемое двло; однимъ словомъ, отнестись къ вопросу не по-дътски, а съ полной серьезностью.

— На предложение пана Сочинскаго я смотрю какъ на попытку внести окончательную деморализацію въ нашу среду. Въ дебатахъ рго и contra мы можемъ провести цълый мъсяцъ, а между тъмъ дорога всякая минута: наши товарищи ожидаютъ насъ въ нъсколькихъ верстахъ отсюда, ръзко

проговорилъ Шарамовичъ.

— Панъ Шарамовичъ отдълывается остроуміемъ и софизмами — прогнусилъ Сочинскій. — Возстаніе! Возстаніе! . . . Вели-

кій Боже, кто изъ насъ не сочувствуеть возстанію, и какой полякь не остается всегда въ душъ "повстанцемъ"!? Но возстаніе за Байкаломъ! О, это совсъмъ другое дъло! Не видать намъ здъсь успъха! Самъ панъ-Шарамовичъ въроятно согласится со мною, что уже въ виду одного разногласія, внесеннаго въ нашу среду манифестомъ...

— А вы еще вносите другое! восклик-

нулъ Шарамовичъ.

— Манифестомъ 31-го мая, продолжалъ Сочинскій, уже въ виду одного этого разногласія намъ не видать успѣха. Къ чему-же

затывать въ такомъ случав?!

— Не мы затъваемъ, наши товарищи уже воз-ста-ли!! Поймите, пане Сочинскій, это большая разница! кричалъ Шарамовичъ. — Панове! обратился онъ ко всемъ. — У насъ два выхода: или оставить товарищей на произволъ судьбы, или къ нимъ примкнуть и съ ними раздёлить участь. Спора нътъ, горсть возставшихъ, не поддержанная нами, будетъ сразу уничтожена врагомъ. Какіе отъ этого получатся результаты? А вотъ какіе: во-первыхъ жестоко пострадають бунтовщики, а во-вторыхъ достанется и тъмъ, кто будетъ сидъть смирно. Да, это такъ! Вы, панове, знаете — должны знать тактику москалей; москали ни передъ чвмъ не останавливаются: въ порывахъ звърства они обыкновенно мстятъ заодно и невиннымъ и виновнымъ. Если бунтовщиковъ перевѣшаютъ, то на нашу долю выпадутъ кнуты и цепи. Зачемъ не предупредили начальства? Почему не донесли? Таковы будутъ мотивы для осужденія нась.

Мы разыграемъ гнусную роль по отношенію къ товарищамъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и себя не спасемъ. Вотъ почему я вижу единственный для насъ выходъ примкнуть къ возставшимъ. И чѣмъ единодушнѣе мы возстанемъ — тѣмъ болѣе шансовъ на успѣхъ. Еще разъ, зову васъ, товарищи, идемъ на помощь нашимъ товарищамъ! Теперь не время разговаривать! . . . Кто за мной? . . .

— Всѣ!... Всѣ! — послышались голоса. — Нѣтъ, не всѣ! Многіе противъ! — кри-

чали другіе.

— Зачъмъ преувеличиваете? Зачъмъ запугиваете какими-то цъпями и кнутомъ? —
среди общаго шума кричалъ Сочинскій. —
Это неправда!... Ложь!... Отвътятъ
только виновные! И пусть ихъ чортъ возьметъ! Почему раньше не спросили нашего
мнънія? Изъ-за какихъ-то дураковъ не
льзть-же намъ всъмъ въ петлю!?

— Сами вы дуракъ и негодяй! раздалось

восклицаніе изъ толпы.

— Это безобразіе! . . . Насиліе! кричали одни.

— Подлецовъ надо насиловать! кри-

чали другіе.

— Вонъ! Вонъ Шарамовича! Вонъ! — Шарамовичъ, блъдный, вскочилъ на скамью.

— A! А! Мерзавцы!! Такъ вы хотите предать своихъ товарищей? Спасая свои шкуры, вы готовы относиться безучастно къ смерти вашихъ братьевъ?! — Смерть-же вамъ самимъ!! воскликнулъ онъ, съ яростью потрясая кулаками у самаго потолка.

Въ баракъ произошла невообразимая сумятица: одни бросились къ выходу, другіе загородили выходъ и никого не хотъли выпускать.

— Москали догадались!! — крикнуль чтото въ это время, вбъгая со двора.

На самомъ же дълъ "москали" вовсе не догадались; изъ караульнаго дома вышла кучка солдать съ унтеръ-офицеромъ для смѣны часовыхъ; обыкновенная смѣна произвела тревогу. Какъ бы тамъ ни было, но эта ложная тревога ускорила событія: болѣе рѣшительные поляки увидѣли, что дѣла откладывать невозможно и бросились вонъ изъ барака. Растерявшіеся солдаты были тотчасъ же обезоружены.

- Vivat Шарамовичъ! кричали возставшіе.
- Да здравствуетъ Польша! откликнулись имъ издалека; Култукскій отрядъ съ Арцымовичемъ во главѣ быстро приближался Муринскому станку.

Повстанцы соединились.

Но печально было положеніе діла! Весь соединенный отрядь бунтовщиковъ едва достигаль ста-пятидесяти человікъ. Шарамовичь принялся за организацію отряда; начальникомъ конницы, составившейся изълошадей, взятыхъ съ трехъ почтовыхъ станцій, онъ назначилъ Ильяшевича и приказаль ему двигаться впередъ къ Мышихів для присоединенія къ отряду Цілинскаго. Цілинскому, какъ главному предводителю возстанія, Ильяшевичъ долженъ былъ донести о всемъ случившемся и сообщить, что

Шарамовичь съ пехотою двигается вследъ за нимъ.

Съ разсветомъ конница тронулась въ путь; двинулась и пехота. Провизія нагружена была въ лодки, и лодки поплыли вдоль берега по направленію къ Мышихъ.

Оть Мурина, гдѣ происходило вышеописанное, до Мышихинскаго станка около ста верстъ. Повстанская кавалерія завзжала по пути на почтовыя станціи и забирала лошадей. Не довзжая Мышихи, навстрвчу полякамъ попались двв почтовыя кибитки: въ одной вхалъ полковникъ Черняевъ, начальникъ каторжанъ, въ другой — инженеръ Шацъ. Поляки ихъ арестовали и съ этой добычей прибыли въ Мышиху.

Въ Мышихъ между тъмъ дъла шли совсёмъ плохо. Напрасно Ильяшевичъ въ присутствіи всёхъ каторжанъ торжественно рапортовалъ Целинскому, какъ предводителю возстанія, о д'влахъ совершившихся въ Култукъ и Муринъ, напрасно громко доносиль онъ объ арестъ главныхъ враговъ, Черняева и Шаца! Ни на кого это не произвело впечатлівнія. Цілинскій метался

какъ угорелый; успеха не было.

Тѣмъ не менѣе надо было что либо предпринимать. Конный отрядъ былъ усиленъ; Ильяшевичу въ помощники назначенъ былъ Рейнеръ и приказано было имъ двигаться далъе, на съверо-востокъ. Планъ Цълинскаго быль тоть, чтобы занять Посольскій монастырь и помешать высадке русскаго войска въ Забайкалъ. Но въ этомъ поляки опоздали. Слухи о возстаніи каторжанъ на "Кругоморскомъ тракту" дошли до Иркутска очень скоро. Приняты были энергическія міры: тотчась-же на місто дійствія двинуты были два отряда; одинъ отрядъ подъ командой казацкаго майора Лисовскаго отправился изъ Иркутска по почтовой дорогв къ Култуку; другой подъ начальствомъ майора Рика, доставленный на лошадяхъ въ Лиственичное, перевезенъ былъ параходомъ черезъ Байкалъ и высаженъ у Посольскаго монастыря. Все это совершено было необыкновенно быстро. Поляки объ этомъ не знали, и въ то время какъ Ильяшевичъ съ Рейнеромъ подвигались на сѣверо-востокъ, къ Посольску, русское войско двигалось уже изъ Посольска имъ на встръчу. На одномъ изъ почтовыхъ станковъ, гдв поляки хотвли запастись свъжими лошадьми, они были встречены выстрелами изъ-за плетней и строеній; авангардъ Рика едвлаль тамъ засаду. Произошла стычка; поляки были отбиты. Впрочемъ, прорываться, впередъ имъ не было и смысла, такъ какъ главныя силы врага находились впереди всего въ несколькихъ верстахъ оттуда. Поэтому, послѣ краткаго совѣщанія, они решили отступить. По приказанию Рейнера подожжена была почтовая станція в вследъ затемъ польская конница поворотила назадъ къ Мышихъ.

Цълинскій въ-конецъ растерялся, когда услыхаль объ этой неудачь. По свъденіямъ Ильяшевича и Рейнера, русское войско очень скоро должно было появиться возль Мышихи. Среди повстанцевъ произошель переполохъ; изъ отряда Цълинскаго стали перебъгать въ лагерь несогласныхъ, такъ ска-

зать мирныхъ, которыхъ въ Мышихѣ насчитывалось до четырехъ-сотъ человъкъ. Число возставшихъ съ каждымъ часомъ

уменьшалось.

24-го іюня, на разсвіть, караульные отряда Целинскаго заметили двигавшуюся изъ Мурина пъхоту Шарамовича. Желъзные наконечники на дубинахъ, которыми большинство пахоты было вооружено, блестели сквозь утренній туманъ, словно штыки. Радостными криками извъстили караульные о приближеніи товарищей. Произошло общее оживленіе. Всв ожидали, что съ прибытіемъ Муринскаго отряда дела пойдутъ лучше; на Густава Шарамовича возлагались большія надежды: Шарамовичь съумветь внести больше порядка въ ряды повстанцевъ, Шарамовичъ выведетъ дъло изъ неопредъленнаго положенія и создасть дальнъйшій планъ дъйствія. Всѣ почему-то ожидали, что отрядъ Шарамовича состоитъ, по крайней мэрэ, изъ нэсколькихъ сотень хорошо вооруженныхъ людей. Донесенія Ильяшевича, не согласовавшіяся съ этими розовыми надеждами, игнорировались: всякому хотылось вырить въ иллюзіи. Дыйствительность разбила эти иллюзіи. Однако, какъ бы тамъ ни было, появление ста пятидесяти человъкъ свъжихъ, не деморализованныхъ, все же внесло не мало оживленія среди мышихинскихъ повстанцевъ. Тутъ многіе знакомились другь съ другомъ; много было и старыхъ друзей, разставшихся еще на родинѣ и послѣ нѣсколькихъ годовъ разлуки и скитаній по тюрьмамъ, встрътившихся теперь въ этихъ глухихъ мъстахъ Сибири.

Люди двигались по всѣмъ направленіямъ, разговаривали, шушукались.

По прибытіи Муринскаго отряда Цѣлинскій созваль военный совѣть. Коноводы

возстанія собрались въ одинъ баракъ.

— Я пригласить васъ, панове — началъ Цѣлинскій, по обыкновенію глядя не въ лица присутствующихъ, а куда-то въ сторону, — чтобы обсудить наше положеніе и сообща принять рѣшеніе. Всѣмъ вамъ, конечно, извѣстно, что отрядъ москалей двигается изъ Посольска на встрѣчу намъ, и не сегодня-завтра долженъ появиться возлѣ Мышихи. Признаться, я не ожидалъ, что обстоятельства сложатся такъ несчастливо... Я думалъ, что вы, пане Шарамовичъ, приведете съ собою по крайней мѣрѣ сотни три вооруженныхъ людей... Дѣйствительность не оправдала моихъ надеждъ.

— Вы доносили о положеніи дѣлъ въ Култукѣ и Муринѣ? — спросилъ Шарамо-

вичъ, обращаясь къ Ильяшевичу.

— Да — отвътилъ тотъ.

— Панъ Ильяшевичь мнѣ доносилъ... Но развѣ можно назвать отрядомъ приведенную сюда кучку людей, вооруженныхъ палками?

— Откуда-же было достать ружей? — спокойно зам'ятилъ Шарамовичъ, потомъ добавилъ: — Въ Култук'я и Мурин'я сд'ялано было все, что возможно было сд'ялать при данныхъ обстоятельствахъ.

— Я хочу сказать — продолжаль Цёлинскій — что съ нашими силами намъ невозможно бороться съ непріятелемъ; мы не можемъ принять битвы. На мой взглядъ намъ надо ретироваться. Какъ ваши мнѣнія, панове, по этому вопросу?

— Раньше чёмъ высказаться, желательно было бы услышать, въ какомъ направленіи вы находите возможнымъ ретироваться? —

спросилъ Шарамовичъ.

— Вы, панове, конечно со мною должны согласиться, что единственная наша цъль, это освобождение отъ московскихъ лапъ — заговорилъ Целинскій, не отвечая на вопросъ Шарамовича. — Мы не для того взяли здъсь оружіе въ руки, чтобы вести войну съ москалями. Это не Польша и не Литва, а Сибирь, и почвы для возстанія здісь ніть. Насъ ничтожная горсть, мы не въ состояни выдержать долгой борьбы въ этой пустынь. Намъ остается только пробиться за границу московскаго царства и этимъ способомъ спасти себя отъ неволи и каторжныхъ работъ. Въ виду подобной цели было бы чистымъ безуміемъ вступать въ битву съ врагомъ, у котораго несомнънно силъ значительно больше чемъ у насъ. Опять таки, я настаиваю на отступлении.

— Да, да! Со всѣмъ этимъ мы, пожалуй, согласны... Но куда? Въ какомъ направлени? — съ нетерпъніемъ спросилъ Шара-

мовичъ.

— Къ Култуку.

— Возвращаться назадъ?!

— Да, отъ Култука монгольская граница близко; изъ Култука легче пробраться за границу. —

Среди тишины, наступившей въ баракѣ,

послышался смёхъ Шарамовича.

Прошу выслушать меня, панове, и тогда въроятно вы оправдаете мой смъхъ проговорилъ онъ серьезно. — Четыре дня тому назадъ поднято было возстание въ Култукв по распоряженію пана Целинскаго; по распоряженію-же пана Цълинскаго цълыхъ четыре дня мы двигались оттуда сюда, въ Мышиху для присоединенія къ его отряду. Теперь онъ предлагаеть двигаться обратно къ Култуку... Замътъте, москали въ эти четыре дня успъли высадиться въ Посольскъ и не сегодня-завтра будутъ въ Мышихъ. Изъ Иркутска до Посольска москалямъ надо было сдълать шестьдесять версть сухопутныхъ, да переплыть Байкалъ... А знаете ли, панове, какое разстояніе между Иркутскомъ и Култукомъ? Всего на всего нъсколько десятковъ верстъ почтовой дороги!... Ха, ха — опять засм'ялся Шарамовичъ — нечего сказать, хорошъ планъ.

— Что васъ такъ разсмѣшило въ моемъ предложени? — спросиль Цѣлинскій оби-

женно.

— Не разсмѣшило, а разсердило! — гнѣвно крикнулъ Шарамовичъ, приподнимаясь со скамьи. — И вы еще спрашиваете что?! Какъ что?! Неужто-же вы сами не понимаете?... Почему вы, съ вашимъ отрядомъ, сразу не двинулись отсюда къ Култуку, а поступили обратно: заставили насъ двигаться сюда? Зачѣмъ мы потратили столько времени? Дла чего мы морили людей?

— Я не ожидалъ, что москали такъ скоро успъютъ занятъ Посольскъ... Раньше я имълъ планъ двигаться къ Посольску —

оправдывался Целинскій.

— Вы этого не ожидали?! Ну, такъ успокойтесь, пане Целинскій, Култукъ, по моему мивнію, тоже давно занять русскими и отступленіе туда для насъ невозможно. Нужно быть осломъ, чтобы не предвидъть этого! А отступимъ и встрътимъ тамъ москалей, что тогда иредпримемъ? Куда предложите вы тогда ретироваться? Посольскъ занятъ, Култукъ занятъ; спереди и сзади москали; съ одной стороны озеро, покоторому крейсирують непріятельскія суда, а съ другой — Шарамовичъ пріостановился, затвмъ наклонясь къ Цвлинскому и глядя ему въ глаза, произнесъ: — непроходимая тайга, пане Цълинскій, съ другой стороны. Мы въ западнъ и намъ отступать некуда. —

Цълинскій поднялся со скамьи. Онъ очень обидълся на Шарамовича за то, что тотъ будто бы назвалъ его осломъ. Въспоръ вмъшались другіе; принялись возражать Цълинскому, доказывать несостоятельность его плана; тотъ упрямо стоялъ на

своемъ.

— Надо, однако, на чемъ нибудь покончить, замътилъ Шарамовичъ, молчавшій это время. — Предлагаю баллотировать

вопросъ.

— Въ такомъ случав я отказываюсь отъ предводительства... Если вы этого не желаете, вы должны подчиниться моему рвшенію и принять мой планъ — заявиль Цвлинскій.

— Когда вы такъ увърены были въ непогръшимости вашего плана, чъмъ созывали совътъ? Вамъ надо было отдавать приказанія, а не терять время на споры. — Это мое дѣло.

— Не ваше, а общее дѣло! Вы должны подчиниться рѣшенію большинства! крик-

нуль Шарамовичь.

— Вовсе не долженъ... Да, наконецъ, пане Шарамовичъ, я отказываюсь съ вами бесвдовать. Вы человъкъ неделикатный, грубый. Панове, я снимаю съ себя всякую отвътственность; я больше не предводитель возстанія.

— Почему вы отказываетесь отъ предводительства? допытывался одинъ изъ присутствующихъ. — Вамъ принадлежитъ иниціатива; вы подали сигналъ къ возстанію; всъ первые шаги сдъланы были согласно вашимъ распоряженіямъ... Почему вы отказываетесь продолжать дъло?

— Я уже объяснять причины... Странно, что вы на этомъ настаиваете — угрюмо отвѣтилъ Цѣлинскій и отошелъ въ уголъ

барака.

Всладъ затамъ Шарамовичъ принялся развивать свой планъ. Онъ находиль нужнымъ принять битву съ москалями возвиду деморализаціи, можно скорве, въ замътно развивавшейся въ отрядъ подъ вліяніемъ бездвиствія; по его мижнію, не было другого исхода, какъ пробиваться на рвку Селенгу, гдв можно было даже надвяться на поддержку возстанія со стороны Присутствующіе, кром'в Цізлин-Бурятъ. скаго, сидъвшаго молча, соглашались съ тьмъ, что планъ, предлагаемый Густавомъ Шарамовичемъ, былъ единственный при данныхъ обстоятельствахъ. Скептики, совершенно не върившіе въ возможность под-

держки возстанія со стороны Бурять, и тѣ находили, что отступать было некуда, и что оставалось только пробиваться на Селенгу; по Селентъ до границы Монголіи находятся селенія, гдѣ по крайней мѣрѣ можно достать

необходимые для жизни припасы.

Весь отрядъ мы дѣлимъ на пять "плутоновъ"\*), заговорилъ Шарамовичъ тономъ предводителя. — Надъ тремя плутонами пъхоты будуть командовать: Панковскій, Квятковскій и Кедронскій. плутона конницы поручаемъ вамъ, пане Котковскій, и вамъ, пане Ильяшевичъ. —

Ильяшевичъ поднялся во весь свой высокій ростъ и важно поклонился, принимая

это назначение.

Владиславъ Котковскій, сидя на скамьъ,

только кивнулъ головою.

По окончаніи военнаго сов'єта коноводы вышли изъ барака и тотчасъ начались сборы къ выступленію отряда. Карабины, отнятые у конвойныхъ солдатъ, были розданы коннымъ; пъхоту снабдили чъмъ могли; только некоторые получили ружья, большинство - же вооружилось жельзными ломами, топорями, кирками, а то и просто дубинами. Отрядъ выступилъ. авангардомъ двигалась конница, сзади шли рады пѣхоты, Шарамовичъ стояль въ лѣсу на возвышении съ правой стороны дороги, и смотрѣлъ на мимо проходившихъ повстанцевъ. Вътеръ дулъ съ Байкала прямо ему въ лицо, и его черная большая борода трепалась по груди. Деревья шумъли;

<sup>\*)</sup> Плутонъ — родъ взвода въ 50 человѣкъ.

волны плескались о берегъ. Тучи ползли изъ-за горъ, темнъвшихся на противуположной сторонъ озера. Вскоръ дальній берегъ исчезъ изъ вида; небо и вода смѣшались, приняли мутно-сврый цвыть и образовали одинъ безграничный хаосъ. Сорвалась буря съ дождемъ. Высокія лиственницы скрипъли, качаясь у самыхъ корней; вътвы ломались и съ шумомъ падали на землю. Дождь лилъ какъ изъ ведра. Молніи слѣдовали одна за другой; громъ отражался отъ тысячи предметовъ: то грохоталъ онъ у отвъсной скалы, то въ ту же секунду съ оглушительнымъ трескомъ разсыпался между столътними деревьями. Гроза словно разыскивала кого-то по лъсу.

Страшна природа въ такую минуту, и никогда, быть можетъ, человъкъ не чувствуеть себя такимъ слабымъ, ничтожнымъ, какъ въ грозу среди первобытнаго лъса. И повстанцы это почувствовали. Уныло повъся головы, они медленно двигались по грязной дорогь; сердце каждаго изъ нихъ было полно тяжелыхъ предчувствій. Предчувствія ихъ не обманывали; верстахъ въ пятнадцати отъ нихъ по тому же тракту, только на встрвчу имъ, шло русское войско подъ командой майора Рика. Русскіе двигались медленно, осторожно, съ остановками, осматривая чуть не всякій придорожный кусть, чуть не всякую скалу, ущелье, гдъ могла скрываться засада.

Конные поляки, бывшіе впереди, издали зам'ятили русскихъ, поворотили и дали знать своимъ. Шарамовичъ распорядился, чтобы конница воротилась въ Мышиху,

назьючила ложадей провіантомъ и затѣмъ явилась на мѣсто дѣйствія. Пѣхотѣ же онъ

далъ приказъ остановиться.

Отрядъ остановился. Гроза прекратилась. Солнце выглянуло изъ за тучъ, которыя, совершивъ свое дѣло, уносились теперь обратно въ горы. Поляки осмотрѣли мѣстность, выбрали удобные пункты для защиты... Но въ это время произошло событіе, окончательно разрушившее всѣ ихъ на-

дежды.

Целинскій, отказавшійся отъ предводительства, далеко однако не отказался отъ своего плана... И вотъ, лишь только конные поляки показались въ Мышихъ, Цълинскій, находившійся тамъ, принялся ихъ убъждать бросить Шарамовича. Уговаривая, онъ съумълъ разогръть у своихъ слушателей чувство самосохраненія, какъ извъстно, ръдко покидающее человъка; затъи и планъ Шарамовича онъ постарался представить въ самыхъ мрачныхъ краскахъ, и пророчилъ гибель всёмъ его соучастникамъ. Онъ сталъ убъдительно доказывать, что при данныхъ обстоятельствахъ бросить Шарамовича и его отрядъ пъхоты, не будетъ изміной ділу; одному или двумъ оставить отрядъ было бы изменой; но тутъ простое расхожденіе, такъ какъ конный отрядъ составляль почти половину всёхъ возставшихъ. Въ заключение Целинский добавилъ, что онъ берется благополучно вывести ихъ за предълы русскаго царства.

Совершилось страшное дёло: конный отрядъ, навьючивъ лошадей провіантомъ, выёхалъ изъ Мышихи подъ предводитель-

ствомъ Целинскаго, но не къ Шарамовичу на помощь, а въ противуположную сторону,

по дорога къ Култуку.

Три-четыре человъка, не присоединившихся къ Цълинскому, прибъжали и сообщили Шарамовичу и его друзьямъ ужасную въсть. Шарамовичъ выслушалъ извъстіе, широко раскрывъ свои черные глаза; съ минуту онъ простоялъ неподвижно на мъстъ; потомъ присълъ, провелъ нъсколько разъ объими руками по лицу, точно его вытираль, и затъмъ ничкомъ прилегъ на мокрую землю. Всв молчали. Нъкоторое время длилась тишина. Наконецъ, одинъ изъ друзей Шарамовича приблизился къ нему и тихо проговорилъ: — Густавъ, надо однако предпринять что нибудь: москали на носу.

Но Густавъ молчалъ.

Въ это время появилась депутація, по-

мавшими участія въ возстаніи.

— Отъ лица нашихъ товарищей умоляемъ вась отступить, говорили депутаты. Пусть москали свободно войдуть въ Мышиху, иначе они всъхъ насъ сочтутъ за участниковъ возтанія и много невинныхъ пострадаетъ.

Друзья Шарамовича, наскоро посовътовавшись между собою, ръшили уступить, и польскій отрядъ отступиль за Мышиху.

Между тѣмъ майоръ Рикъо, владѣвъ мышихою безъ сопротивленія и оставивъ тамъ для порядка небольшое количество солдатъ, съ остальными двинулся въ погоню за бунтовщиками. Не далеко отъ

станка трактъ пересвкается горною рвчкой, тутъ-же впадающей въ Байкалъ и носящей названіе, какъ и самый станокъ, Мышихи. Черезъ рвчку переброшенъ деревянный мостъ. Возлв этого моста по лвсистому ущелью засвли поляки и приготовились къбитвв. Здвсь, возлв этого моста, совер-

шился последній акть возстанія.

Русскій отрядъ приблизился; началась перестрълка; первое время ни съ одной стороны жертвъ не было, такъ какъ и тъхъ и другихъ защищали деревья; но положение поляковъ уже въ самомъ началѣ было отчаянное: недостатокъ въ снарядахъ и малоеколичество ружей, большая часть которыхъбыла взята конницею, делали перестрелку для нихъ совершенно невозможной. Поэтому коноводы возстанія рішили попытать счастья въ рукопашномъ бою; построившись къ атакв, поляки вышли изъ-за деревьевъ и съ крикомъ побѣжали къ мосту... Солдаты направили выстрелы на дорогу; нъсколько человъкъ раненыхъ и убитыхъ упало на землю; среди поляковъ произошелъ переполохъ; они смѣшались и бросились въ разныя стороны... Одни, своротивъсъ тракта, попрятались за деревья; другіе, не останавливаясь, побъжали лъсомъ. неудачная аттака произвела въ польскомъ отрядв полное смятение и панику. Скоро изътрехъ плутоновъ пъхоты на мъстъ дъйствія держались только незначительные остатки.

Двь-три кучки повстанцевъ возобновили

перестрълку.

За толстой лиственницей, сваленной вътромъ, сидълъ нъкій Зміевскій, молодой

человъкъ, почти юноша; тутъ-же сидълъ възасадъ и Зигмунтъ Зборовскій.

— У тебя есть заряды? спросиль Змі-

евскій.

— Только два, отвътиль тотъ.

— А у меня одинъ ... Прощай! Пора

умирать, проговориль юноша.

Зборовскій не успѣль ему отвѣтить, какъ онъ уже поднялся на ноги и вскочиль на лиственницу.

— Эй, вы! Стръляйте! громко крикнулъ Сміевскій, обращаясь къ солдатамъ и раскрылъ свою грудь.

Солдаты оторопыли.

— Стрѣляйте, подлецы!!

Нѣсколько человѣкъ солдатъ вышло изъза деревьевъ на трактъ; двое присѣли, чтобы лучше прицѣлиться... выстрѣлилы... Но пули прожужжали въ воздухѣ, не попавши въ цѣль.

— Мерзавцы!... Стрѣлять не умѣете!... Смотрите какъ надо мѣтить!... Зміевскій прицѣлился и выстрѣлилъ; одинъ сол-

дать упаль.

Послѣ этого солдаты принялись въ него стрѣлять, а онъ неподвижно стоялъ на лиственницѣ, отставивъ правую руку, въ ко-

торой держаль незаряженное ружье.

Вдругъ онъ зашатался, тяжело вздохнулъ и повалился навзничъ, убитый наповалъ. Зборовскій, сидъвшій за лиственницей, тоже почувствовалъ тяжелый ударъ въ голову, и рядомъ съ товарищемъ повалился и онъ на землю.

Въ это время небольшая кучка повстанцевъ опять побѣжала трактомъ на приступъ

къ мосту. Опять солдаты направили выстрелы на трактъ; но въ этотъ разъ поляки не пришли въ смятенье; отчаяние придало имъ силы: они достигли моста. Со стороны русскихъ отделилось десятка два солдать и подъ командою офицера Порохова съ ружьями на перевъсъ двинулись имъ на встръ-Перестрълка прекратилась; у моста завязалась рукопашная. На Мысловскаго, бывшаго впереди, напаль Прохоровь съ обнаженною саблею; но Мысловскому удалось отбить саблю въ сторону и схватить того рукою за горло; въ борьбѣ оба упали на землю; къ Мысловскому на иомощь подбъжаль одинь мазурь и ударомъ дубины убиль Прохорова, но самъ тутъ-же былъ заколоть содатами. Шарамовичь получиль нъсколько ранъ; платье на немъ было изорвано въ клочья, лицо забрызгано кровью... Горсть повстанцевъ, вступившая въ эту отчаянную драку, конечно, вся погибла бы, если бы среди поляковъ не нашлись люди, то же смёлые, но более хладнокровнаго темперамента. Товарищи явившіеся на выручку, принялись силою тащить своихъ назапъ.

- Niech żyje Polska! кричалъ Шарамовичъ съ запекшимися губами въ то время какъ Ильяшевичъ тащилъ его за руку въ лъсъ.
- Niech żyje Polska! слышалось изъ лъса, но уже слабъе, такъ какъ уцълъвшая кучка повстанцевъ успъла отойти довольно далеко отъ мъста побоища.

Русскіе почему-то не преслідовали ихъ.

Когда Зборовскій очнулся, то на м'ясть уже не было ни поляковъ, ни русскихъ. Зміевскій мертвый лежаль возл'я его. Онъвспомниль, что тоже быль ранень; ощупаль свою голову и нашелъ на темени опухоль. Теперь онъ сообразиль, что полученный имъударъ нанесенъ былъ ничвиъ инымъ какъ ружьемъ Зміевскаго при его паденіи, Зборовскій всталь, осмотрылся; кругомь были деревья, камни, мшистыя кочки; дальше виднался трактъ, за трактомъ опять деревья... Ни одной живой души!... Возлъ моста лежали неприбранные мертвецы... Niech żyje Polska... едва доносилось откудато изъ далека. "Крикъ дикаго козла въ горахъ слышнъе", подумалъ Зборовскій, пе-чально улыбаясь. То кричалъ Густавъ Шарамовичъ, увлекаемый своими товарищами все дальше и дальше въ глубъ тайги.

Зборовскій въ раздумьи постояль нькоторое время на мъстъ, потомъ побрелъ лъсомъ безъ опредъленнаго направленія; наконецъ, онъ поворотилъ и сталъ подыматься на гору. Съ каждымъ шагомъ вверхъ почва становилась тверже; мшистыя кочки исчезли; показалась желтая хвоя; онъскользиль по почвь, устланной хвоями, и часто падалъ на руки. Послъ двухъ-часоваго подъема Зборовскій усталь и остановился передохнуть. Вокругъ него стояли высокіе прямые стволы деревъ, какъ толстыя колонны, поддерживая вверху зеленый сводъ; въ лъсу царила такая глубокая тишина, что ему страшно становилось нарушать ее, и всякій разъ онъ вздрагиваль, когда нечаянно ломалъ ногою сухую вътку и будилъ лѣсное: трескъ громко отражался отъ толстыхъ кривыхъ вѣтвей, переплетенныхъ высоко надъ его головою. Ни одной бѣлки, ни одного птичьяго голоса кругомъ!... Вдругъ ему послышался скрипъ гдѣ-то въ самомъ верху дерева... но нѣтъ то не былъ скрипъ, а скорѣе нѣчто похожее на тихую, мелкую барабанную дробъ. Само дерево издало этотъ звукъ, или что другое — одинъ богъ зналъ! И опять наступила самая полная тишина.

Тишина эта всецѣло овладѣла Зборовскимъ, и онъ двинулся впередъ осторожно, крадучись, словно боялся разбудить спавшія деревья.

Прошло болве двухъ мъсяцевъ. Въ первыхъ числахъ сентября Зборовскій введенъ быль тюремнымь надзирателемь въ общую камеру иркутскаго тюремнаго замка; тутъ онь засталь уже десятки товарищей, арестованныхъ раньше. Никто не удивился его появленію; одинъ изъ присутствующихъ замътилъ только: "вотъ прибылъ и панъ Зборовскій", словно такъ и следовало ожидать. Его не окружили товарищи, какъ это было въ 62-мъ году въ виленской тюрьмъ, гдъ онъ также посаженъ былъ въ "общую" камеру — не принялись задавать десятки вопросовъ, на которые тогда онъ едва успъвалъ отвъчать. Теперь никто даже не спросиль его: гдв и при какихъ обстоятельствахъ онъ былъ арестованъ; повидимому, никому это не интересно было знать. Ал между темъ Зборовскому казалось, будтог проведены были годы въ разлукѣ. Въ его глазахъ всѣ товарищи какъ-то перемѣнились за это время, точно постарѣли. Ни пѣсенъ, ни разговоровъ. Тихо и мрачно было въ камерѣ.

Зборовскій сѣлъ на нары; къ нему подо-

шелъ Заремба.

— До сихъ поръ оправдываются предсказанія Шарамовича; эти мерзавцы обвиняють всёхъ: и принимавшихъ, и непринимавшихъ участія въ возстаніи — проговорилъ Заремба такимъ тономъ, будто на эту тэму онъ уже не разъ бесёдовалъ съ Зборовскимъ.

— Слъдовало ожидать — кратко отвътилъ тотъ.

- Обвинять за то, что мы не оказались шпіонами?! Что мы не донесли своевременно на своихъ товарищей?! Подлыя гадины!! Они всѣ холопы и шпіоны своего "батюшки царя" и требуютъ отъ насъ тогоже! Этого никогда, никогда не будетъ! Заремба говорилъ по польски, но выраженіе "батюшки царя" вставилъ на русскомъ языкъ.
- О, подлыя гадины!! повториль возмущенный Заремба. Я умру, но не сдълаюсь предателемъ...

— Скажите, всъхъ переловили? прервалъ

его Зборовскій.

— Всѣхъ, рѣшительно всѣхъ!

— И Шарамовича?

— Да, и Шарамовича, и Цълинскаго.

— Гдв арестовали Цвлинскаго?

— Возлѣ Култука; онъ направлялся туда съ коннымъ отрядомъ въ надеждѣ пробраться оттуда въ Монголію, но встрѣченъбыль казаками и его взяли.

— Шарамовичъ?

- 0, о немъ разсказываютъ ужасную исторію! Послв Мышихинской битвы ихъ нъсколько человъкъ бъжали въ тайгу; они думали пройти тайгою до монгольской границы. Цѣлыхъ три недѣли блуждали они по лъсамъ и горамъ безъ одежды, безъ пищи... Каждую ночь коченьли отъ колода, каждый день страдали отъ голода. Питались ягодами, кореньями... Одинъ разъ отравились, повыши какихъ-то ядовитыхърастеній, но по счастью никто изъ нихъ не умеръ. Да, пане Зборовскій, со вздохомъ продолжаль Заремба, у меня волосы стали дыбомъ, когда я слышалъ разсказъ объ этомъ ужаснвишемъ скитаніи. Такъ, блуждая по тайгъ, выбрались они наконецъ на степь подъ Кяхтою, и тамъ были арестованы казаками, оберегающими монгольскую границу. Всв видввшіе ихъ послв ареста говорили, что они походили больше на привидінія, чімъ на живыхъ людей: оборванные, измученные, изсохшіе; раны, полученныя нъкоторыми изъ нихъ подъ Мышихою, загноились... Заремба умолкъ.

— Гдъ сидитъ Шарамовичъ?

— Въ отдъльномъ зданіи вмѣстѣ съ восемью другими, которыхъ москали считаютъ зачинщиками.

— Кого именно считають зачинщиками?

— Главные, конечно, Шарамовичъ и Цълинскій; затъмъ Рейнеръ, Арцымовичъ, Котковскій... — Какъ идетъ слѣдствіе? — прервалъ

Зборовскій.

- Большинство держится прекрасно, а есть и болтуны, заботящіеся о томъ, какъ бы увернуться отъ наказанія. Понятно, среди такой массы привлеченныхъ къ слъдствію, всегда следовало ожидать, что болтуны найдутся; съ этимъ еще можно было бы мириться. Но вотъ грустный фактъ, пане Зборовскій — добавиль Заремба понизивъ голосъ и наклонился къ Зборовскому, точно собирался ему сообщить важный секретъ — вотъ что грустно: среди самихъ предводителей нашлись такіе... О Цълинскомъ разсказываютъ, что онъ очень путаетъ и всеми силами оправдывается передъ москалями; а объ Арцымовичъ ходятъ такіе слухи, что я и повторить ихъ не ръшаюсь.

— Неужели!! — воскликнулъ Зборов-

скій. — А Шарамовичь какь?

 О, это наша гордость — отвътилъ Заремба, выпрямляя станъ и проводя пальцами правой руки по своему длинному усу.

— Кто ведетъ слѣдствіе?

— Какой-то Милютинъ, военный прокуроръ... Да вы скоро познакомитесь съ порядками; въроятно еще сегодня потянутъ къ допросу. —

Заремба не ошибся: немного времени спустя Зборовскаго вызвали для снятія по-

казаній.

Слъдствіе надъ поляками тянулось болье двухъ, мъсяцевъ; назначенъ былъ судъ. Число обвиняемыхъ достигло нъсколькихъ сотъ человъкъ. Прокуроръ Милютинъ об-

винялъ; полякамъ дозволено было имъть защитниковъ, но они отказались и защищались сами. Обвиняемые были раздълены по степенямъ виновности на шесть категорій. Къ первой категоріи причислено было восемь человъкъ и всъ восемь были приговорены къ смертной казни; по второй категоріи — присудили къ плетямъ и пожизненной каторгъ, и т. д., по убывающимъ

степенямъ.

Приговоръ суда быль болье чымь жестокъ, но это всегда нужно для того, что бы въ концѣ можно было разыграть судейскую комедію помилованій и смягченія наказаній. Посл'ядовало смягченіе... Однако участь четырехъ человъкъ была безповоротно ръшена. Шарамовичъ и Цълинскій признаны были иниціаторами мятежа; Рейнера и Котковскаго обвиняли, помимо того, что оба были начальниками отрядовъ, перваго — въ томъ, что по его приказанію была сожжена почтово-телеграфная станція, — второго... Странно прозвучали слова прокурора въ ушахъ присутствующихъ! "Вы, гг. судьи, говорилъ онъ, должны помнить, что Котковскимъ совершено было въ Варшавъ убійство дъйствительнаго статскаго совътника Фелькиера."

Фелькнеръ быль убить въ 62-мъ году. Въ то время объ этомъ дѣлѣ въ Варшавѣ много говорили. Полиція употребляла всѣ мѣры для разысканія виновныхъ, но ея усилія оказались тщетными: не было никакихъ опредѣленныхъ указаній, никакихъ слѣдовъ. Даже среди поляковъ, членовъ революціонной организаціи, весьма немно-

гимъ извъстенъ былъ секретъ. Между тъмъ Котковскій, виновникъ этого событія, воспользовался конскрипціей Велепольскаго и, зачислившись въ русскую армію, отправился для отбыванія воинской повинности въ Харь-Прошло почти три года. О Фелькнеръ успъли забыть. Польское возстаніе было задушено; его участники были перевъшаны или сосланы въ Сибирь. Только тогда въ Варшавъ русскому генералу Туколкъ удалось напасть на слъды преступниковъ. Въ 65-мъ г. Котковскій быль арестованъ въ Харьковъ и привезенъ въ Варшаву. На спъдствіи онъ сознался и былъ судимъ. Благодаря тому обстоятельству, что къ этому времени издано было особое правительственное распоряжение, уничтожающее смертную казнь въ Польшъ за политическія преступленія, Котковскій быль приговорень къ ножизненнымъ каторжнымъ работамъ и сосланъ въ Сибирь.

Теперь, въ Иркутскѣ, русскому правительству являлся удобный случай примѣнить къ Котковскому варварскій законъ во всей его строгости, и оно схватилось за

этотъ случай.

И такъ, оказывалось что убійство Фелькнера, надёлавшее въ свое время много шума въ Варшавѣ, совершено было Котковскимъ. Убійство Фелькнера — объ этомъ дѣлѣ единогласно тогда рѣшили, что оно совершено рукою героя — принадлежало Котковскому... Для большинства подсудимыхъ это было неожиданной новостью. Въ тюрьмѣ вдругъ заговорили о Котковскомъ, заинтересовались имъ; многіе принялись

распрашивать о немъ, такъ какъ для нихъ онъ оказывался мало извъстной личностью.

— Какъ узнало правительство? Кто могъ

донести? — волновались нъкоторые.

— Дѣло это было открыто въ прошломъ году генераломъ Тухолкою — разъясняли другіе.

— И Котковскаго судили?

— Конечно.

— Въ такомъ случав, зачвиъ прокуроръ упоминалъ теперь объ этомъ двлв? Какое отношение имветъ убійство Фелькнера къ Забайкальскому возстанію?

— Московское правосудіе: надо же ему

выбрать, кого казнить.

— Да разскажите кто нибудь подробно объ этомъ д'ял'в; о немъ далеко не вс'в знаютъ — зам'втилъ одинъ изъ присутствующихъ.

И вотъ, минуту спустя, бывшіе въ ка-

меръ слушали слъдующій разсказъ.

Фелькнеръ имѣлъ обыкновеніе пить кофе въ десятомъ часу утра, говорилъ разскащикъ. Въ этотъ-то часъ подъвхала однажды къ его дому пара лошадей, и изъ фазтона выскочилъ жандармскій офицеръ. Швейцаръ, стоявшій у входной двери, собирался было сказать, что Фелькнеръ не принимаетъ, но офицеръ, ни на мгновеніе не останавливаясь, быстро прошелъ мимо него и сталъ подниматься по лъстницъ. Всякій, кто жилъ тогда въ Варшавъ, помнитъ, конечно, на сколько тревожное было время. Швейцаръ не ръшился принять мъръ, объясняя себъ торопливость офицера какимъ либо очень важнымъ дъломъ, не допускаю-

щимъ ни малвищаго промедленія. тъмъ офицеръ поднялся на лъстницу и вошель въ пріемную. Жандармъ, дежурившій въ передней Фелькнера, увидя передъ собою офицера своего въдомства, засуетился и торопливо стянулъ съ его плечь широкій плащъ. Офицеръ хорошо зналъ расположение комнатъ и, не теряя времени, съ портфелемъ въ рукъ прошелъ въ одну изъ дверей, ведшихъ внутрь помъщенія. Пройдя двъ комнаты, онъ отвориль дверь и неожиданно предсталъ предъ Фелькнеромъ. Генералъ сидълъ на диванъ за столомъ; сбоку въ креслъ сидъла его жена; нъсколько дальше стояла пянька съ ребенкомъ на рукахъ.

— Экстренная бумага, Ваше Превосходительство! проговориль офицерь, вынимая изъ портфеля бумагу и подавая ее черезъ столъ. Фелькнеръ взялъ бумагу и принялся читать. Лицо его вдругъ страшно побледиело... Бумага та, панове, содержала его смертный приговоръ... Въ то-же мгновенье въ рукв жандармскаго офицера блеснулъ страшный стилетъ и Фелькнеръ мертвый свалился на поль; онъ не успълъ даже вскрикнуть. Жена упала въ обморокъ; нянька стала звать на помощь. Но офицеръ твмъ-же путемъ быстро возвращался назадъ. Выскочивъ въ пріемную, онъ крикнуль жандарму: "пальто!" накинуль плащъ на плечи, сбъжалъ съ лъстницы, сълъ въ фаэтонъ и скрылся за первымъ поворотомъ улицы. Вследъ за темъ по всему дому пронесся крикъ: "убійство! убійство!" Все, что было живого, забъгало, засустилось; но было поздно: никого не поймани /Потомъ

на слѣдствіи успѣли лишь выяснить, что тотъ офицерь былъ молодой человѣкъ средняго роста, плечистый... Этотъ-то офицеръ и былъ, панове, Владиславъ Котковскій.

— Вовсе не такъ было! Я въ то время жилъ въ Варшавъ — замътилъ одинъ изъ

слушателей.

— И я тогда жилъ въ Варшавъ, возра-

зилъ разсказчикъ.

— Можетъ быть, но повторяю — дѣло было не такъ. Если желаете, панове, я разскажу; разскажу, вѣроятно, менѣе краснорѣчиво, чѣмъ мой предшественникъ, но ручаюсь, что отъ меня вы услышите истину. —

Присутствующіе исъявили желаніе послушать другой разсказъ, и второй разсказ-

чикъ началъ:

— Послъ Подвысоцкаго, котораго нашли однажды повъшеннымъ въ его собственной квартирѣ, но успъли вовремя вынуть изъ петли и спасти ему жизнь, начальникомъ варшавской тайной полиціи москали назначили Фелькнера. Принявъ эту должность только въ сентябръ 62-го г., уже въ октябръ онъ успълъ проникнуть въ такія тайны, что "жонду народовому" пришлось серьезно подумать о предупреждении опасности. Фелькнеръ былъ необычайно ретивъ, и будучи хорошо знакомъ съ варшавской жизнью, сразу сделался въ высшей степени опаснымъ человъкомъ. "Жондъ" приговорилъ Фелькнера къ смерти и исполнение этого приговора поручено было Владиславу Котковскому. Пять штилетниковъ, во главъ которыхъ быль самъ Котковскій, стали появляться на улицв "Твардой", гдв жиль въ то время начальникъ тайной полиціи. Чтобы не обратить на себя вниманія, они проводили время въ кутежахъ по кондитерскимъ, а вечеромъ подходили къ квартиръ Фелькнера подъ окно, возлъ котораго тотъ имълъ обыкновение работать; лицо Фелькнера зналъ одинъ Котковскій; надо было остальнымъ штилетникамъ. изучить его 8-го ноября 62-го года Котковскій еще съутра разставилъ своихъ соучастниковъ по Твардой улицв и приказаль имъ караулить. Нъсколько разъ Фелькнеръ проходилъ мимо нихъ, они не могли сдълать нападенія: то одно, то другое м'вшало. Такъ прошелъ весь день. Только въ пять часовъ вечера совершилось убійство... въ пять — вечера, а не въ десять — утра, какъ было здъсъ разсказано. У квартиры возлъ калитки поставлено было два штилетника: Шульцъ и Муляжъ; самъ же Котковскій спрятался за калиткою съ твердымъ намъреніемъ самому покончить со шпіономъ, разъ другіе почему либо оплошають. Глядя на улицу черезъ щель, Котковскій зам'втиль, что его товарищи струсили и не ръшались напасть на полицейскаго, приблизившагося уже къ самымъ воротамъ; тогда онъ выскочилъ изъ за калитки, схватилъ Фелькнера за горло и нанесъ ему стилетомъ три удара въ грудь; Фелькнеръ бездыханный повалился на землю, а штилетники тотчасъ разбъжались въ разныя стороны. Но на этомъ не конецъ. По дорогъ Котковскій вспомниль, что на мъств двиствія онь забыль свою бурку; поворотивь назадъ, онъ засталъ уже кучку людей, стоявшихъ надъ трупомъ; Котковскій поднять бурку, вынуль кинжать, на глазахъ толпы отрѣзалъ ухо у мертваго шпіона и затѣмъ убѣжалъ. Изъ толпы нѣкоторые бросились его ловить, но благодаря сумеркамъ ему удалось скрыться. Ухо Фелькнера было потомъ представлено Котковскимъ въ "Центральный Комитетъ". Вотъ какъ было дѣло — закончилъ второй разсказчикъ.

— А знаете ли, панове, мнв всегда казалось что у Котковскаго лежить на сердцв нвчто ужасное — заговориль одинь изъ слушателей. — Я жиль съ нимъ нвкоторое время въ одномъ баракв: страшно вспомнить какъ онъ стоналъ по ночамъ! . . . Ночью, когда всв спять, онъ вскочить, бывало, и сидитъ на нарахъ — блвдный, весь качается отъ усталости.

— Да, да, я помню тоже — замѣтилъ другой. — Мнѣ передавали, что его чрезвычайно мучило убійство одной панны, совершенное имъ въ Варшавѣ. Въ эту панну,

онъ, говорятъ, былъ влюбленъ.

— Какъ-же это могло случиться? — спро-

силь кто-то.

— Ея брать или родственникъ какой-то, къ которому она была очень привязана, арестованъ былъ въ Вильно, послѣ чего она задумала отправиться къ Муравьеву съ предложеніемъ: выдать все ей извѣстное о польскомъ дѣлѣ, лишь бы освободили ея брата. Котковскій объ этомъ узналъ и убилъ ее.

— Это върно — подтвердиль третій.— Могу еще добавить, что убійство этой панны случилось дня за два или за три до убійства

Фелькнера.

— Какая ужасная исторія!!

- Еще бы не ужасная: быть вынужденнымъ убить того, кого любишь! Не удивительно, что онъ всегда былъ такой мрачный! А какъ онъ отъ всёхъ сторонился! Чуть сойдется нёсколько человёкъ и поднимутъ общій разговоръ, или начнутся шутки онъ тотчасъ отходитъ въ сторону. Слова отъ него, бывало, не добъешься! Тогда мнё совршенно было неизвёстно его прошлое, но и тогда у меня уже составилось о немъ убъжденіе какъ о человёкъ необыкновенномъ.
- Ну, разсказывайте теперь заднимъ числомъ! замѣтилъ одинъ изъ присутствующихъ. Почему этого прежде не говорили? Напротивъ видѣли, что онъ сторонится и сами всѣ отъ него сторонились. А вотъ, панове, что мнѣ сообщилъ смотритель: будто послѣ суда одна важная персона заходила въ Рейнеру и Котковскому и предлагала имъ подать прошенія о помилованіи; "нашъ царь милостивъ!" добавила персона. Котковскій разсмѣялся и отвѣтилъ: "Вѣрю, что вашъ царь милостивъ, и я готовъ подать ему прошеніе, что бы онъ не откладывалъ моей казни".

— А Рейнеръ?...

— Рейнеръ выругался. —

Такимъ образомъ, въ представленіи его товарищей фигура Котковскаго мало-по-малу росла и превращалась въ героическій образъ. Даже его мрачность, нелюдимость, раньше отталкивавшая всѣхъ, теперь вспоминалась какъ признакъ душевнаго величія. Однако, по справедливому замѣчачію одного

изъ собесвдниковъ, все это было "заднимъ числомъ"; Котковскій становился досто-

яніемъ исторіи.

Зборовскій сидъль на нарахъ и слушаль разсказчиковъ. Котковскаго онъ зналъ съ дътства; но этотъ Котковскій совершенно не походилъ на того, о которомъ шла теперь рѣчь въ камерѣ. Потерявши его изъ вида въ 62-мъ году, подобно большинству заключенныхъ, онъ не зналъ ни о дълъ Фелькнера, ни о дальнъйшей судьбъ Владислава. Новые крупные факты накладывали новую тень на знакомый ему образъ и онъ чувствовалъ, какъ постепенно создавалось въ его умъ новое представление о Котковскомъ. У него незам'втно стало возникать къ нему какое-то очень странное чувство. Вспомнился Зигмунту почему-то его старшій брать, умершій леть семь тому назадь; въ его памяти живо воскресла та минута, когда онъ стоялъ надъ трупомъ и всматривался въ лицо покойника; глаза мертвеца были закрыты; но густыя темныя брови, лобъ, подбородокъ — словомъ всв черты лица остались прежнія, а вм'яст'я съ тамъ, какъ онъ ужасно перемвнился! Что-то таинственное легло между нимъ и братомъ, и отдълило ихъ навсегда другъ отъ друга. Ему тогда казалось — да это такъ и было что онъ готовъ былъ ръшительно все сдълать для этого дорогаго ему трупа: интересы жизни были забыты; не задумывалсь онъ отдалъ бы тогда все, что потребовали бы отъ него... Но то было новое чувство; оно не походило на ту любовь, которую онъ питалъ къ нему при жизни.

Теперь Зигмунтъ почувствовалъ къ Владиславу нъчто аналогичное тому, что чувствовалъ нъкогда къ умершему брату. Образъ Владислава въ его представленіи совершенно перемънился, подобно лицу мерт-Не потому ли однако, что Владивеца. славъ и на самомъ дълъ скоро будетъ мертведомъ?... Ну, а если онъ сію минуту войдетъ къ нимъ въ "общую" камеру?... Но онъ не войдетъ больше никогда въ "общую" камеру, и Зигмунтъ никогоа больше не увидить его... По какому праву люди осмъливаются осуждать на смерть другихъ людей? Какая польза, какой смысль въ этой отвратительной, цинической жестокости? Собраться толпою въ нъсколько тысячъ человъкъ, привести связаннаго и убить его на глазахъ всего міра!... Во сто кратъ нравственные самое гнусное убійство изъ-за угла! Онъ больше не увидитъ Владислава никогда, никогда... Слово: никогда десятки, сотни разъ пробъгало въ мысляхъ Зборовскаго; оно звучало ему въ ушахъ точно ктото нашентываль его. А отъ этого слова въяло холодомъ. У Зборовскаго родилось непреодолимое желаніе увидеть Котковскаго еще хоть одинъ разъ.

Подъ вліяніемъ этого чувства онъ послалъ Котковскому записку, и, спустя нѣкоторое время, получиль отъ него слѣдующій отвѣтъ. "Изъ твоей записки вижу, что ты очень озабоченъ моей судьбой; тебя пугаетъ моя участь; ты не можешь подумать о ней безъ ужаса... Какъ ты добръ, Зигмунтъ, и какъ я всегда любилъ тебя за твою доброту!... Но тревожишься ты все таки напрасно, совершенно напрасно, мой дорогой! Въ своей тревогъ ты упускаешь изъ виду мое настроеніе, а въ данномъ случав это едва-ли не самое главное. Со дня приговора я почти веселъ и спокойно ожидаю казни. Послъдніе дни даже сплю корошо: ни одного сновиденія! Такъ спалъ я только въ детстве, въ томъ сарав, что стояль на двор'в моихъ родителей. лътнія ночи мы съ тобою часто спали тамъ; старикъ Ясь тоже бывало примащивался возлъ насъ и разсказывалъ намъ сказки... Зигмунтъ, помнишь ли ты этотъ сарай? Помнишь-ли ты одну, страшно пугавшую насъ сказку, какъ какой-то злой волшебникъ, необыкновенно малаго роста, и съ длинн в шими усами и бородою — борода была у него до самой земли — укралъ молодую дочь короля и заперъ ее въ свой волшебный замокъ? Дни она проводила въ полномъ уединеніи, а по ночамъ неизвъстно откуда являлся маленькій волшебникъ и переходя изъ комнаты въ комнату мърнымъ шагомъ, громко пълъ: na piedź was, na piedź was, na łokieć broda! Wyjdź do mnie, wyjdź do mnie krolewna młoda!\*) А она, бъдная, въ это время вся въ ужаст пряталась по уголкамъ... Я вотъ точно сейчасъ слышу, какъ Ясь поетъ эту ужасную пъсню вол-На чистомъ летнемъ небъ шебника!... мерцають звізды; изъ сосідняго пруда хоръ лягушекъ доносится къ намъ въ сарай; въ сарав темно. Яся не видно; слышно

<sup>\*)</sup> На футь — усы, на футь — усы, на аршинъ — борода! Выйди ко мив, выйди ко мив, молодая королевна:

только, какъ онъ поетъ пѣсню. Пропѣвши пѣсню, онъ продолжаетъ разсказъ, а мы въ эту минуту, укутавшись въ одѣяла, тѣсно прижимаемся другъ къ другу отъ страха... Мотивъ этой пѣсни дѣйствительно былъкакой-то странный... А сказка, насколько помнится, оканчивается убійствомъ коро-

левны? Не правда-ли?" \*)

"Гдѣ-же теперь это все?... Стоить-ли еще сарай, или же сгнилъ и обвалился? И что дѣлается съ нашимъ старичкомъ Ясемъ? Я слыхалъ, что онъ былъ арестованъ... Вѣроятно и онъ покоится уже въ могилѣ. Ну, прощай, Зигмунтъ! Ты былъ моимъ другомъ дѣтства; ты — не правда-ли? — всегда будешь вспоминать своего маленькаго Владислава. Думай-же, что онъ умеръ еще въ дѣтствѣ."

Въ концъ письма стояла приписка: "Надъюсь, что передъ казнью мнъ разръшатъ

проститься съ тобою."

Приближался день казни. Не смотря на то, что приговоренныхъ къ смерти держали въ особомъ зданіи, находившемся въ другой части города, въ общихъ камерахъ тюремнаго замка наступила какая-то особая тишина; не только пѣть — старались даже говорить негромко, ходить — не стуча; если кто нарушалъ эти, сами-собою, безъ сговора установившеся порядки, ему тотчасъ давали почувствовать неумѣстность его поведенія. Всѣ ждали грознаго часа. Напряженіе нервовъ было такъ велико,

<sup>\*)</sup> По сказкѣ молодая королевна избавляется отъ рукъволшебника.

что минуты превращались въ часы, часы

въ дни.

26-го ноября въ корридорѣ послышался шумъ и звонъ, двигавшагося вооруженнаго конвая. Заключенные — побуждаемые любопытствомъ — столиились у двери, стараясь заглянуть на корридоръ черезъ дверное оконце. Поровнявшись съ дверью, конвой остановился; Котковскій подошелъ къоконцу.

— Зигмунтъ! — крикнулъ онъ.

Зборовскій, сид'ввшій на нарахъ, узналъ голосъ, побл'вдн'влъ и, торопливо соскочивъ на полъ, поб'вжалъ къ дверямъ. Толпа, стоявшая возл'в дверей, разступилась.

— Нельзя-ли отворить камеру? — послы-

шался голосъ Котковскаго.

— Въ камеру не приказано васъ пускать —

отвѣтилъ другой голосъ.

— Ну, будь счастливъ, Зигмунтъ! — сказалъ тотъ, поворотившись лицомъ къ двери

и просовывая руку въ дверное оконце.

Зигмунть, обезумъвшій отъ горя, схватился объими руками за руку Котковскаго и прильнуль къ ней губами. Рука Котковскаго задрожала; онъ попытался освободить ее.

— Ради Христа! — воскликнулъ Зборовскій. Слезы потекли изъ его глазъ; разъ или два онъ всхлипнулъ и потомъ, какъ дитя, громко на всю камеру заплакалъ.

— О Зигмунтъ! — чуть слышно донеслось

изъ за двери.

— Пора — замътилъ конвойный офицеръ. Котковскій кръпко сжалъ пальцы Зигмунта и выдернулъ руку изъ оконца. — Прощай! Прощай! — гудѣло ему въ

следъ изъ камеры.

Утромъ слъдующаго дня по городу Иркутску медленно двигался кортежъ, состоявшій изъ двухъ дрогъ, окруженныхъ массой войска. На переднихъ дрогахъ сидъли Шарамовичъ и Котковскій, на заднихъ — Рейнеръ и Цълинскій. Не смотря на сильный холодъ, преступники были въ однихъ сърыхъ, арестантскихъ халатахъ. Тихо шагъ за шагомъ — подвигалась процессія предмъстью, называемому Ушаковка, по гдъ должна была совершиться казнь. Толпа народа следовала сзади; одни перебегали впередъ, торопясь раньше добраться и занять удобное м'всто, другіе б'яжали куда-то въ стороны, должно быть, звать пріятелей на торжество, готовившееся для иркутчанъ. Послъ часового шествія кортежь приблизился къ мъсту назначенія. Четыре деревянныхъ столба, съ выкопанными возлъ нихъ могилами, стояли за чертой города. День быль страшно холодный: въ воздухв стояла "копоть". Сухой снъгъ громко скрипълъ отъ людскихъ шаговъ. Кусты рододендронъ, росшіе вблизи, низко склонили свои вътви подъ тяжестію пнея.

"Преступникн" слъзли съ дрогъ и остановились въ глубокомъ снъту, засыпавшемъ ихъ ноги выше арестантскихъ "котовъ".

— На карауль! — раздалась команда. Всв солдаты — какъ одинъ — выставили свои ружья впередъ и замерли въ позиціи. Началось чтеніе приговора.

Слѣва стоялъ Шарамовичъ, устремивъ свои большіе черные глаза на жандармскаго

капитана, находившагося вблизи отъ него: тоть не выдержаль этого взгляда и въ смущеніи опустиль голову. Нісколько сзади Шарамовича, съ опущенной на грудь головою, стояль Целипскій; лицо его трудно было разсмотрать; видны были только его длинные съдые усы; по вздрагивавшимъ длиннымъ усамъ было замътно, что онъ про себя шепталъ что-то: должно быть молился. Котковскій и Рейнеръ стояли спра-Котковскій безучастно поворачиваль Ba. голову то въ одну, то въ другую сторону и осматривалъ окружающихъ тусклымъ взо-Рейнеръ переступалъ съ ноги на ногу, отряхиваль сныгь, быль одной ногой о другую; видимо ему было холодно и на его молодомъ, отъ мороза синеватомъ лицъ выражалась досада. Но воть тусклые глаза Котковскаго оживились — онъ улыбнулся... Показалось ли ему смешнымъ какое либо выражение приговора, или же онъ вспомнилъ что либо?... Очень можеть быть, что онъ вспомнилъ панну Розалію; въ эту минуту воспоминание о ней вовсе не было для него тяжелымъ.

Приговоръ былъ прочтенъ. Поляки подошли къ столбамъ и размъстились по одному. На казнь призванъ былъ ксендзъ Шверницкій: русское правительство заботилось, чтобы души казненныхъ "злодъевъ" попали въ рай. Ксендзъ поочередно подошелъ ко всъмъ четыремъ и, совершивъ обрядъ исповъди, удалился дрожа отъ страха; ксендзъ Шверницкій былъ старый человъкъ. Отданъ былъ приказъ привязать преступниковъ къ столбамъ. Солдаты приблизились. — Niech zyje Polska! громко крикнулъ въ эту минуту Шарамовичъ, и высоко вверхъ бросилъ свою арестантскую шапку.

Но откликнулся ему одинъ Рейнеръ.
— Самъ буду стоять, тихо говорилъ въ
это время Котковскій солдату, привязывавшему его къ столбу.

Цалинскій съ опущенной головой шеп-

талъ молитву.

Для кого же крикнуль Густавъ Шарамовичъ? Кругомъ непрерывною цёлью стояли русскіе солдаты; въ кругу сновали полицейскіе и жандармы; сзади солдатъ внднёлись головы любопытныхъ иркутскихъ мёщанъ... Ни одного смёлаго лица, ни одного сочувственнаго взгляда!! Тутъ были враги, въ лучшемъ случав — безучастные зрители, для которыхъ Польша была ничто... А до этой самой Польши страшно — страшно далеко отъ мёста казни!...

Раздались выстрёли... И воть сосёдніе кусты рододендроновъ сжалились тогда надъ Шарамовичемъ: они подхватили его предсмертный крикъ и перебросили на лѣвый берегъ Ангары; тамъ этотъ крикъ приняла тайга и пустила его прямо на западъ, все усиливая своимъ эхомъ... — Niech żyje Polska! пронеслось по всему Привислянско-

му краю.

## Побътъ Михаила Федоровича Грачевскаго\*).

Дъло происходило, помнится, съ сентябръ и началъ октября 1879 года. Грачевскій, схваченный въ Одессъ, безъ малъйшихъ впрочемъ формальныхъ основаній, уже второй годъ пребываль въ Пинетъ. — Безцвътная и безцъльная жизнь административнаго ссыльнаго въ концв концовъ сдвлалась невыносимою для этой дъятельной натуры, и онъ рѣшился бѣжать, тѣмъ болѣе что, извъшивая все пережитое и передуманное, онъ приходиль къ мысли о необходимости дъятельной и энергичной борьбы съ правительствомъ, между тъмъ какъ революціонная партія до сихъ поръ, казалось Грачевскому, не ръшается стать на эту точку зрвнія. Последнее, собственно говоря, было

<sup>\*)</sup> М. Ф. Грачевскій въ 1873 году служиль мастеромъ, а потомъ машинистомъ на Козловско-Тамбовской желѣзной дорогѣ. Привлеченный въ качествѣ обвиняемаго къ прочессу 193, онъ болѣе двужъ лѣтъ просидѣлъ въ тюрьмѣ, ватѣмъ по суду былъ оправданъ въ маю 1878 года, поступилъ машинистомъ въ Бѣлгородъ на К. Х. А. желѣзную дорогу. Скоро онъ перевелся на Одесско-Балтскую желѣзную дорогу. Послѣ процесса Ковалевскаго, онъ въ числѣ многихъ другихъ былъ сосланъ административно, именно въ Пинему, откуда бѣжалъ въ сентябрѣ 1879 года. Лѣтомъ 1882 года онъ былъ арестованъ въ Петербургѣ.

не върно. Грачевскій, въ своемъ уединеніи, просто не зналъ, что дълается въ Россін. Мы живо помнимъ его удивление и удовольствіе, когда, по прівздів въ Москву, онъ увидълъ что ему не приходится никого ни въ чемъ убъждать, и что въ центръ уже приступили даже къ практическому осуществленію разныхъ плановъ, необходимость которыхъ Грачевскій только собирался доказывать. Такимъ образомъ онъ сразу и всей душой примкнуль къ народовольству. Замъчательно между прочимъ, что въ 1879 году по всемъ угламъ Россіи, совершенно независимо другь отъ друга, революціонеры стали приходить къ совершенодинаковымъ выводамъ относительно способовъ дъйствія, такъ что народовольчество только сформировало, въ сущности, идеи, носившіяся въ воздух'я, а Исполнительный Комитеть въ своей деятельности, такъ точно выражалъ стремленія партіи, какъ не съумъло бы ихъ выразить и выборное представительство. Въ этомъ конечно должно искать главную причину жизненности народовольчества, и той громадной энергіи, какую умѣлъ развить Исполнительный Комитеть.

Возвратимся однако къ Грачевскому. Итакъ, онъ ръшился бъжать. Къ сожалвнію, сношенія съ ссыльными поддерживались ихъ "вольными" братьями такъ плохо, и помощь, получаемая ими "съ воли",\*) была настолько ничтожна, что Грачевскій, упу-

<sup>\*)</sup> Это — техническое тюремное выражение, которое перешло мало но малу въ разговорный языкъ.

етивши въ ожиданіи помощи, наиболье благопріятное для побѣга время, имѣлъ къ началу осени всего 20 рублей денегъ.\*) Ждать дольше было однако невозможно. Настуииль уже періодъ дождей, а тамъ не въ далекъ видиълась и зима. Грачевскій всетаки имълъ возможность купить сапоги, тулупъ, запасся мъшкомъ сухарей и пріобрѣлъ даже компась (это уже отъ пріятелей). Въ это же время онъ успълъ списаться съ другимъ есыльнымъ, Орловымъ (по товарищескому прозвищу "Борода"), который быль въ какомъ-то другомъ городъ, кажется Холмогорахъ. Грачевскій и Орловъ условились сойтись въ известномъ имъ пункте и затемъ уже продолжать путь вмѣстѣ.

Дремучіе пѣса окружають городъ Пинегу и тянутся на сотни верстъ по всему стверу Архангельской губерніи, вплоть до самыхъ тундръ, а на югъ переходятъ въ Вологодскую губернію, до самыхъ границъ настоящей, коренной Россіи. Эти піса пересвиаются могучими потоками, а мъстами переходять въ невылазныя трясины и болота. Много дней можно здёсь проплутать, можно даже десять разъ умереть съ голоду, прежде чемъ наткнешься на человеческое жилье. Гораздо легче здѣсь встрѣтиться съ медвъдемъ, стаей волковъ, а подчасъ и съ кровожадной рысью. Страшно какъ-то представить себв въ концв XIX столвтія путешествіе на сотни версть пішкомъ, при

<sup>\*)</sup> На такихъ частныхъ случаяхъ всего легче убъждаешься въ громадной пользъ, которую могло бы принести революціи хорошо поставленное учрежденіе, вродъ Краснаго Креста.

такой фантастической обстановкѣ, которую мы привыкли встрѣчать развѣ только въ полусказочныхъ разсказахъ объ американскихъ охотникахъ. И однако же все это даже не преданіе, а современный фактъ, правдивая страничка изъ жизни современ-

наго русскаго революціонера.

Сотни двъ верстъ промикомъ по дикому свверному лвсу не пугали впрочемъ Грачевскаго. Надо сказатъ что человвкъ это, какъ говорять, на всв руки, типъ всевыносящаго и ко всему приспособляющагося рус-Онъ средней силы, но скаго человъка. чрезвычайно выносливъ. Жизнью не избалованъ, въ удобствахъ и комфортв не нуждается. Онъ все ум'ветъ сд'влать: немножко илотникъ, немножко столяръ, по спеціальности механикъ. Съ топоромъ въ рукв онъ конечно съумветь себв и шаласъ устроить, а при надобности и плотъ. Съумветъ защититься и отъ дикаго звъря. Единственный страшный звірь для него — это уродливая разновидность homo sapiens, именуюемая россійскимъ становымъ, урядникомъ, жандармомъ. Но отъ этого звъря дремучій боръ составлялъ самое надежное убъжище Грачевскій больше всего опадля бъглеца. сался той части пути, которая вела къ лъсу, по открытому мъсту. Я не знаю, какъ онъ выбрался изъ города; но во всякомъ случав онъ успълъ благополучно пройти это опасное мъсто, и скоро гостепріимный, пахучій лъсъ открыль ему свои зеленыя объятія. Съ радостнымъ чувствомъ "вольнаго казака" углубился нашъ бъглецъ въ таинственный полумракъ, подъ тысячельтніе своды могучихъ сосенъ и бодро зашагалъ виередъ, время отъ времени справляясь съ

своимъ компасомъ.

Идти однако было не легко. Очень часто дорогу преграждали завалы изъ огромныхъ деревьевь, скошенныхъ сверной бурей; мвстами попадались трясины, заросшія обманчивымъ зеленымъ мохомъ, подъ которымъ скрывается жидкая грязь, способная засосать ценаго мамонта. Приходилось делать постоянные обходы, и въ тоже время нужно было торопиться, чтобы обезопасить себя Излишне прибавлять, что оть погони. ссыльный, для котораго воспрещенъ выходъ за городскую черту, не можеть знать окрестностей, и направленіе пути Грачевскій быль принужденъ опредълять исключительно по компасу, да по своимъ соображеніямъ о твхъ извилинахъ, которыя приходилось двлать при обходахъ. Въроятность сбиться съ пути, благодаря всемъ этимъ обстоятельствамъ возрастала конечно до максимума, но первое время объ этомъ нельзя было слишкомъ много думать, такъ какъ самое главное было — уйти отъ погони.

Наступила ночь, подъ густымъ сводомъ деревьевъ она превращалась въ черную непроглядную тьму. Сверхъ того небо заволоклось тучами, и пошелъ дождь. Съ одной стороны это было обстоятельство очень выгодное, такъ какъ дождь долженъ былъ загладить слъды бъглеца. Но продолжать путь зато становилось совершенно невозможно. Измученный Грачевскій отыскалъ себъ кое-какъ мъстечко посуше, закрылся, какъ могъ, тулупомъ и заснулъ,

какъ убитый, подъ убаюкивающій шелесть сосень и монотонное шуршаніе дождя. Не мягка была постель, ночной холодъ пробирался подъ тулупъ сквозь каждую щелку, дождевая вода подтекала ручьями. Но свътло и радостно было на душѣ счастливаго бъглеца. Да и чего, дъйствительно, не скра-

сить въ жизни свобода!

На утро Грачевскій открыль непріятное обстоятельство. Дождь подмочиль его сухари. Продрогшій и закостенввшій за ночь, нашъ путникъ закусилъ промокшимъ сухаремъ и пустился въ дорогу. Весь день продолжался дождь. Почва начала мъстами размягчаться, и идти становилось труднве. Самое же главное — лъсъ пошелъ просто первобытный. Можно было подумать, что съ сотворенія міра нога челов'яка не проникала въ эти трущобы: до такой степени свѣжа, дика и дѣвственна казалась эта могучая природа. Это обстоятельство начало даже безпокоить Грачевскаго, который не могъ не подумать, не уклонился ли онъ уже черезъ чуръ въ сторону. Такъ прошелъ день, другой, въ тяжеломъ трудъ, въ лишеніяхъ, однообразно, но не скучно. Н'ытъ, напротивъ, объ этихъ дняхъ своей жизни, полныхъ какой-то торжественной и суровой свободы, Грачевскій всегда вспоминаль съ наслажденіемъ. Онъ настолько подвинулся впередъ, что могъ уже не бояться преслъ-Онъ позволяль себѣ даже разводить огонь, чтобы обсущиться и сограться. Ноги также обтерпълись и не очень болъли, несмотря на форсированный маршъ. Только пища была ужасная. Сухари превратились въ тъсто, холодное, грязное: его приходилось горстью зачерпывать изъ мѣшка. Раза два впрочемъ Грачевскому попадались ягоды, хотя онъ не могъ тратить слишкомъ много времени собирать ихъ. Еще черезъ день дождь прекратился. На пятый день Грачевскій сталъ замѣчать, что лѣсъ рѣдѣетъ, и скоро дѣйствительно вышелъ на

опушку.

Передъ нимъ открывалась великолъпная панорама. Огромная ръка, съ заливами и островами, открывала во всв стороны необъятный горизонтъ. Сюда, на ръку, и должень быль выйти Грачевскій, по маршруту, но сообразивши мъстность, онъ убъдился, что сдёлаль огромный крюкь и вышель гораздо ниже, чѣмъ разсчитывалъ. Очевидно, что въ лъсу онъ сильно плуталъ. Теперь нужно было торопиться, чтобы не опоздать на rendez-vous съ Орловымъ. У ръки между тэмъ виднълся поселокъ, и Грачевскій направился къ берегу, увфренный, что найдетъ гдв нибудь лодку: ему следовало теперь подняться вверхъ по ръкъ. Лодокъ на берегу оказалось дъйствительно сколько угодно. Мысленно извинившись только передъ неизвестнымъ хозяиномъ (такъ какъ разумвется спрашивать хозяина лодки было невозможно), Грачевскій выбраль себ'в одну, поменьше, взяль пару весель и бодро пошелъ противъ теченія. Погода стояла ясная. Яркое солнце освъщало великольпную ръку, ея острова, заливные луга и прибрежные лъса. Послъ утомительнаго лъснаго похода, плаваніе казалось Грачевскому настоящимъ праздникомъ. Несмотря на это однако, онъ

сталъ зам'вчать въ себ'в самый тревожный упадокъ силь и при вс'вхъ стараніяхъ подвигался внередъ очень медленно. Такъ прошло еще н'всколько дней. Наконецъ показались на берегу знакомыя м'вста, гд'в и было назначено rendez-vous. Грачевскій высадился, а лодку оттащилъ подальше, на глубину и пустилъ ввизъ по теченію, обратно

къ хозяину.

Теперь возникалъ вопросъ, гдъ искать Орлова. Пунктъ свиданія, конечно, могъ быть обозначенъ лишь приблизительно; что же касается времени, то хотя между бътледами и было условлено ждать другъ друга, по возможности, но, принимая во вниманіе всв обстоятельства, на это трудно было положиться. Грачевскій самъ очень запоздаль, потому что плуталь въ лъсу и на ръку вышель очень низко. Многое въ этомъ родъ могло случиться и съ Орловымъ; наконецъ, онъ могъ быть и арестованъ, хотя, сь другой стороны, могь уже давно прійти на мѣсто, ждать нѣсколько дней и уйти дальше. Долго блуждаль Грачевскій туда и сюда, заметиль въ одномъ месте подъ стогомъ свъжее логово, съ помятою вокругъ травой, но самого Орлова не находилъ. Оказалось впоследствіи, что онъ действительно имъль пріють подъ этимъ стогомъ, и что онъ ущелъ, прождавши Грачевскаго два дня. Грачевскій собственно такъ и подумаль, но все таки решился на всякій случай прождать условленные два дня. Все это время онъ бродилъ по лъсу, по берегу, въ кустарникахъ, разсчитывая, не столкнется ли гдв нибудь съ Орловымъ. Надежда оказалась напрасной. А между тымъ недостатокъ пищи и постоянныя ночевки въ сырости настолько истощили Грачевскаго, что ему бы не слъдовало терять и лишняго часа.

Наконецъ, черезъ два дня, онъ двинулся дальше. Отсюда начинались уже самыя опасныя мъста, такъ какъ скоро приходилось выходить на дорогу, въ населенныя мъстности, затъмъ переправляться черезъръку — пунктъ, гдъ бъглецовъ легче всего могли изловить. Не прошло, дъйствительно, и двухъ дней, какъ Грачевскій встрътилъмужика, разговорившись съ которымъ, узналъ, что "становой стоитъ лагеремъ" на другомъ берегу, у переправы, а по деревнямъ отданъ приказъ всъхъ проходящихъ обыскивать и представлять къ нему.

— Что же такое случилось?

— Бъглаго ловятъ. Одного ушъ сло-

вили. Другаго ждутъ...

Такъ узналъ Грачевскій и поимкъ Орлова, схваченнаго незадолго, и тутъ же поръшиль, что и ему никакъ не сдобровать. Разъ становой успълъ опередить бъглецовъ и загородитъ имъ путъ въ Россію, имъ оставалось только повернуть назадъ въ свои лъса. . . Но Грачевскій, безъ всякихъ средствъ, и уже совершенно истощенный голодомъ, не ръшился повернуть назадъ, въ пустыню: тамъ могла его ждать только смерть. Онъ предпочалъ пойти напроломъ впередъ, въ смутной надеждъ, что авось можетъ быть явится на выручку какая нибудь непредвидънная случайность, авосьмоль кривая вывезеть...

Ничего хорошаго однако не случилось, и кривая не вывезла. Черезъ ръку переправиться оказывалось невозможнымъ, исключая того мъста, гдъ сторожилъ становой. Его "лагерь" даже видень быль съ этого берега. Очевидно, становой быль увъренъ, что звърь въ лъсу, и ръшился расположиться въ своей позиціи чуть не на зимнія квартиры. Проблуждавши нъсколько времени, Грачевскій, еле живой отъ голоду, долженъ былъ зайти въ деревню, попросить чего нибудь повсть. Мужикъ, къ которому онъ адресовался, охотно накормилъ его, но казался вообще очень сконфуженнымъ, а потомъ завелъ рвчь о беглыхъ, о томъ, что всьхи прохожихи вельно предъявлять... Видно было, что мужикъ совъстился выдавать человъка, но и отвътственности боится. Грачевскій, видя себя при послідней крайности, чувствую, что не нынче завтра ему не миновать поимки, ръшиль, что изъ за нъсколькихъ часовъ свободы не стоитъ подводить мужика.

— Ну, другъ, говорить, видно ужь судьба моя такая. Я самый бъглый и есть. Ве-

ди въ правленіе. —

Мужикъ расчувствовался, сталъ жалѣтъ Грачевскаго, но въ правленіе все-таки пошелъ. Тамъ собралась цѣлая толпа народу, смотрѣли фальшивый паспортъ Грачевскаго, разспрашивали, что онъ за человѣкъ, охали, сочувствовали и все-таки отправили къ становому. Отправили его на честное сдово съ однимъ мальчикомъ, отъ котораго ничего не стоило уйти; но Грачевскій не хотѣлъ портить въ глазахъ мужиковъ репутаціи ссыльныхъ и безпрекословно прослідо-

валъ въ "лагерь".

Такъ печально кончился первый актъ этой маленькой Одиссеи. Наступиль второй, скучный, обидный. На сцену явились допросы, кутузки, клопы, становой, урядники. Съ этапа на этапъ Грачевскій возвратился обратно въ свою постьмую Пинегу, а оттуда тъмъ же путемъ долженъ былъ слъдовать въ Архангельскъ. Какъ извъстной административно-ссыльный, за попытку къ побъгу, подлежить ссылкъ въ восточную Сибирь: отправляють же туда изъ Архангельска. Орлова увезли еще раньше. Что касается Грачевскаго, то онъ вовсе не былъ особенно огорченъ такимъ оборотомъ дѣла. Въ Архангельскъ у него были друзья. Слъдовательно если-бы ему удалось вырваться изъ рукъ полиціи, гдф нибудь по близости отъ Архангельска, то дальныйшій побыть быль бы обезпеченъ гораздо лучше, чъмъ при попыткъ уйти прямо изъ Пинеги. Грачевскій такъ и расположиль свой планъ дъйствій. Всю дорогу онъ велъ себя "тихоблагородно", не дълалъ никакихъ попытокъ скрыться и только зорко всматривался въ этапные порядки, съ цёлью воспользоваться мальйшей оплошностью сторожей, когда настанетъ благопріятное время.

Этапъ шелъ за этапомъ, день за днемъ. Стали подъвзжать и къ Архангельску. На послъдней станціи, за нъсколько версть отъ города, Грачевскій рышиль, что минута настала. Его везли на тельгы съ двумя провожатыми, изъ которыхъ одинъ сидълъ на козлахъ и дремалъ, а другой вовсе спалъ,

рядомъ съ Грачевскимъ. Вдоль дороги тянулся лъсъ, по направленію, какъ видно, къ Съверной Двинъ; мъстами онъ подходилъ вплоть къ дорогв. Грачевскій пошевелился, высвободиль свой тулупь: сторожь ничего не замічаеть, храпить. Грачевскій моментально соскочиль съ телъги и бросился кь льсу. Кучеръ кинулся въ погоню, но Грачевскій схватиль толстую дубину, и размахивая ею, бросился на нападавшаго. Тотъ испугался, вскочилъ въ свою телъгу, пошади рванули... другой сторожъ тоже проснулся, но Грачевскій уже быль на опушкъ и исчезалъ между деревьями. Несколько секундъ его преследователи оставались въ нерѣшимости, но потомъ видно разсудили, что вдвоемъ невозможно поймать въ лъсу человъка, а что за какой нибудь часъ онъ не успъетъ уйти далеко; какъ бы то им было, они, какъ угорелые, погнали лошадей въ городъ: помчались очевидно за подкрипленіемъ.

Грачевскій, пока они были еще въ виду, принялъ направленіе, будто онъ бѣжитъ по дорогѣ отъ города. Но едва усиѣла скрыться телѣга, онъ немедленно повернулъ назадъ, прошелъ мѣсто, гдѣ только что происходила вышеописанная схватка, прошелъ сколько могъ ближе къ городу, а потомъ свернулъ съ дороги въ лѣсъ и запрятался, какъ могъ лучше. Всѣ эти предосторожности оказались весьма удачными. Черезъ нѣсколько времени по дорогѣ отъ города пролетѣла мимо Грачевскаго цѣлая свера полицейскихъ и солдатъ. Исправникъ мчался въ экипажѣ, гдѣ сидѣло еще нѣсколько чело-

вѣкъ. Около экипажа скакало нѣсколько верховыхъ. Они остановились на минуту около мѣста происшествія и поскакали дальше; вѣроятно замѣтили, что слѣды въ кустарникахъ и по измятой травѣ потверждаютъ показаніе провожатыхъ о направленіи которое избралъ бѣглецъ. Тогда Грачевскій вышелъ изъ засады и пустился далѣе.

Положение его, при началъ этого третьяго акта, было однако очень критическое. Безъ сомнівнія, полиція должна была скоро возвратиться назадъ. Затемъ, безъ сомненія, и въ городъ полиція на сторожъ. Грачевскій поэтому рашился переждать насколько времени въ лъсу и затъмъ въ Архангельскъ войти съ какой нибудь другой стороны. Разсудивши такимъ образомъ, онъ направился черезъ лъсъ къ Двинъ, потому что на рака нельзя сбиться съ дорогы, да и спрятаться легче. Скоро онъ вышель на Двину. По другую сторону широкой реки виднались острова и что-то въ рода озеръ или заливовъ. Въ туманв Грачевскому показалось, будто тамъ торчатъ кое-гдв мачты. На берегу, по близости сидъла группа рыбаковъ, а немного въ сторонв старикъ рыбакъ что-то копался въ своей лодкв. Грачевскій подошель и попросиль перевесть его на ту сторону. Надо сказать, что у него было при себъ рубля 2—3 денегъ.

Старикъ сперва встрътилъ его радушно, но между прочимъ спросилъ, зачъмъ ему нужно на ту сторону. Трачевскій очень развязно отвъчаетъ, что нужно, молъ, на судно къ своему хозяину. Старикъ удивленно и

подозрительно посмотрель на него:

— Да ты, милый, кто такой будешь?

— Я мыщанинь здышній...

 Н-д-да, протянулъ старикъ, а то тутъ всякіе бываютъ... Ты же гдѣ, почтенный,

проживаешь? —

Грачевскій не зналь архангельскихъ улицъ и бухнулъ что-то такое, видно очень неподходящее. Старикъ окончательно принялъ подозрительный видъ и началъ чуть не формальный допросъ. Грачевскій очутился въ невозможномъ положении и съ охотой пустился бы даже бъжать. Но какъ бъжать? Старикъ кръпко присталъ къ нему, а по близости цвлая куча рыбаковъ: стоитъ крикнуть, и они въ пять минутъ изловять бъглеца. Въ такой крайности Грачевскій рѣшился идти на проломъ и заявилъ старику, что все это онъ раньше враль, а на самомъ дълъ онъ политическій ссыльный, бъжаль и теперь ищеть, куда бы спрятаться. Старикъ выслушалъ очень внимательно и сталъ подробно разспрашивать: за что сосланъ, да правда ли, что именно за то, да какъ ушелъ, вздыхалъ, качалъ головой, но въ концъ концовъ видимо смягчился и повърилъ:

— Ну, милый, самъ я тебя не повезу, а парню прикажу. Ты ступай на островъ, тамъ переночуешь: это ты все правильно разсудилъ. Да только, слышь, никому не говори, что ты на свое судно идешь (старикъ усмъхнулся): по той сторонъ, когда я парнишкой былъ, судна точно стаивали; ну а нынъ, нътъ, милый, нынъ тамъ уже лътъ тридцать ни

одного судна не бывало! --

Оказалось, что подозрвнія рыбака возбудиль именно этоть отвіть Грачевскаго, со-

вершенно не подобающій архангельскому мізцанину. Какъ бы то ни было, старикъ кликнулъ молодаго рыбака, сына, надо полагать, и велізль ему перевезти Грачевскаго на островъ. Парень, во время перейзда, въ свою очередь много разспрашиваль своего нассажира, даль ему хліба и посовітоваль, какъ себя держать, въ случаї съ кізмъ нибудь встрізтится; отъ него Грачевскій узналь, что на острові есть деревня, гдіз легко достать лодку, и именно въ Архангельскъ, такъ какъ оттуда больше нізть никуда и ходу: сейчась за берегомъ начинались болота и лізса, почти необитаемые и очень

мало доступные.

Разставшись самымъ дружескимъ образомъ съ своимъ перевозчикомъ, Грачевскій пошель бродить по острову. Онь оказался лъсистымъ, но вмъстъ съ тъмъ болотистымъ; вдобавокъ сталъ накрапывать дождь. Сырой холодъ пронизывалъ тъло даже сквозь полушубокъ. Ночевать въ лѣсу было слишкомъ непріятно, и Грачевскій отправился искать деревню. Долго онъ бродилъ въ лъсу, прежде чъмъ нашелъ ее. Уже совсвиъ стемивло, и погода стала просто отвратительной. Грачевскій постучался въ одну избу, но его не пустили. Пошелъ въ другую, въ третью — та же исторія Раздосадованный Трачевскій раскричался: "Что это у васъ за порядки? Куда же мнв двваться? Околевать, какъ собаке, что ли? Гдв у васъ староста?" Мужикъ указалъ ему избу старосты, но самъ нисколько не убъдился доводами ночнаго посътителя и захлопнулъ свою дверь. Грачевскій направляется въ указанную избу, стучится, Выходить какая-то баба:

— Чего тебѣ нужно? — Старосту нужно.

— Ну, говори, чего нужно... — Говорю тебъ: старосту!

— Я же староста и есть. Сказывай, что

нужно. ---

Оказалось, что старостой въ деревнъ состоить на это время баба. Эту должность мужики исправляли по очереди, и теперь какъ разъ была очередь бабы, вышедшей къ Грачевскому, какъ самостоятельной хозники двора. Грачевскій сплель ей какуюто исторію: что молъ отправился изъ Архангельска съ пріятелями гулять, а они съ пьяну вздумали пошутить — сами увхали, а его бросили на островъ. Старостиха, какъ подобаетъ должностному лицу, приняла въ пострадавшимъ самое горячее участіе, накормила его, напоила и спать уложила.

Здась соотственно и кончаются заключенія нашего путника. Сладко выспался Грачевскій въ жаркой избъ, потомъ на другой день наняль лодку, прівхаль благороднъйшимъ манеромъ въ Архангельскъ, разыскаль своихъ пріятелей и засель у нихъ безвыходно на все время, пока полиція разрывалась на части, обыскивая всв дороги и всв подозрительныя ей квартиры въ городв. Потомъ, когда горячка утихла, Грачевскій, приглаженный, пріод'ятый, преобразившійся по всей наружности, отправился легальнъйшимъ образомъ въ Вологду, затъмъ въ Москву, а потомъ въ скоромъ времени и въ

Петербургъ.

Не лишнее, можетъ быть, будетъ напомнить читателямъ, что Орловъ тоже бъжалъ таки. Когда его повезли въ Москву, для отправки въ Восточную Сибирь, онъ, все время говориль своимъ провожатымъ пнапрасно вы стараетесь, я уйду отъ Вась". Такъ его довезли до Вологды и посадили въ вагонъ желвзной дороги съ двумя жан-Жандармы подшучивали надъ дармами. Орловымъ и говорили смѣясь: "ну теперь смотри въ оба, того гляди уйдешъ изъ вагонаа. — "Да и уйду" отвъчаль упорно Орловъ. Надо же было случиться гръху, что жандармы, понадъясь на запертый вагонъ, заснули. Орловъ вылъзъ въ окошко, придержался руками, пока его ноги почти коснулись земли (онъ очень высохаго роста) и спрыгнулъ на всемъ ходу повзда. Этотъ феноменальный прижокъ обощелся ему такъ счастливо, что онъ даже не упалъ и немедленно пустился въ путь. Въ скоромъ времени онъ разными правдами и неправдами прибыль въ ту же Москву, только свободнымъ человъкомъ, безъ конвоя.



|                                                                                                                        | М. πф.         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Общество пропаганды въ 1849 г. Собраніе секретныхъ бумать и высочайшихъ конфирмацій (1875)                             | 2 —            |
|                                                                                                                        | 4 —            |
| Отголоски 14 денабря 1825 г. Изъ записокъ одного недекабриста (1903)                                                   | 2 —            |
| <b>Памяти братьевъ Бестумевыхъ.</b> Выдержки изъ современныхъ записокъ декабристовъ (1880)                             | <del> 75</del> |
| <b>Письма изъ Россіи</b> (1805—1807) миссъ Катринъ Унльмотъ. Переводъ съ англійскаго (1876)                            | 1 —            |
| Политическія понятів русскаго простолюдина въ                                                                          | 3 —            |
| Присутственный день уголовной палаты. Судебныя сцены изъ записокъ чиновника очевидда (1874)                            | 1 -            |
| Прогрессъ въ Россів и ен будущее. Старые сов'яты для новаго разсмотр'янія (1904)                                       | <b>2</b> 50    |
| Пропессъ пятидесяти сужденных за соціально-револю- піонную пропаганду въ Иваново-Вознесенскі, Тулі,                    | 1 50           |
| Кієвь и Москвь (1886)<br>Путешествіе изъ С. Петербурга въ Москву А. Радищева                                           |                |
| въ 1790 г. (1876)                                                                                                      | 3              |
| Сибирь и русское правительство. Нѣсколько объясни-<br>тельныхъ замѣтокъ и документовъ изъ прошедшаго<br>времени (1877) | 2 -            |
| Скопческія духовныя пісни и нічто изъ богослуженія скопцевъ въ Россіи (1879)                                           | 1-             |
| Собраніе запрещенных стиховъ и прозы (1875)                                                                            | 2 —            |
| Тайное общество и 14 декабря 1825 г. (1875)                                                                            | 4              |
| <b>Тирьма в ссывка.</b> Образцы изъ живни политическихъ заключенныхъ въ Россіи (1905)                                  | 2 50           |
| Финансовое положение России. Взглядь на государ-<br>ственное хозяйство императора Николая I по 1866<br>годь (1881)     | 1 —            |
| <b>Застольныя рѣчи В. Д. Спасовича</b> 1878—1901 г. (1903)                                                             | 2 —            |
| Политическіе итоги. Очеркъ варшавскаго публициста.<br>Русская политика въ Польнів (1896)                               | 1 —            |
| <b>Польскій вопросъ въ Россів.</b> Открытое письмо къ русскимъ публицистамъ польскаго дворянина (1896)                 | 1 50           |
| Религіозно-политическіе ндеалы польскаго общества.<br>Очеркь М. Урсина. Сь предисловіємь Л. Н. Толстого<br>(1896)      | 1 -            |

| ·                                                                                                                                                            | <b>м</b> .пф.                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Русско-польскія отношенія. Очеркь графа Леливы (1895)                                                                                                        | 2 50                          |
| <b>Н. Г. Чернышевскій.</b> Прологь пролога. Романъ изъ начала шестидесятых годовъ (1896)                                                                     | 4 —                           |
| <b>Н. Г. Чернышевскій.</b> Что ділать? Разсказы о новыхь людихь. Романь (1898)                                                                               | 6 —                           |
| Г. Гейне. Германія. Зимняя сказка. Переводь Зайзжаго, просмотрінный И. С. Тургеневыми и исправленный по его замічаніями (1875)                               | 2 <del>-</del> 3 <del>-</del> |
| В. К. Кюжельбенеръ. Избранныя стихотворенія (1880) . въ переплетв                                                                                            | 1 50<br>2 50                  |
| <b>М. Ю. Лермонтовъ.</b> Демонъ и запрещенныя стихотворенія (1881)                                                                                           | 1 50<br>2 50                  |
| Лютия I. Собраніе свободных русских пісень и стихотно-<br>реній (1869)  — въ переплеть  Лютия II. Путаенная литература 19-го стольтія (1874)  — въ переплеть | 5 —<br>6 —<br>6 —<br>7 —      |
| лютня III. Молодая Россія въ стехать (1897) въ переплеть                                                                                                     | 2 -                           |
| Н. Огаровъ. Юморъ в свободныя стахотворенія (1906).  Въ переплеть  А. С. Пушкинъ. Собраніе запрещенных стахотвореній                                         | 1 50<br>2 50                  |
| (1873)                                                                                                                                                       | 1,5                           |
| н. <b>Э. Рыдкевъ.</b> Войнаровскій и запрещенныя стихотво<br>ренія (1880)                                                                                    |                               |
| Н. О. Рымбевъ. Думы. Историческін стихотворенія (1871)<br>вы переплеть                                                                                       | 2                             |

Подробные ваталоги высылаются по желанію.



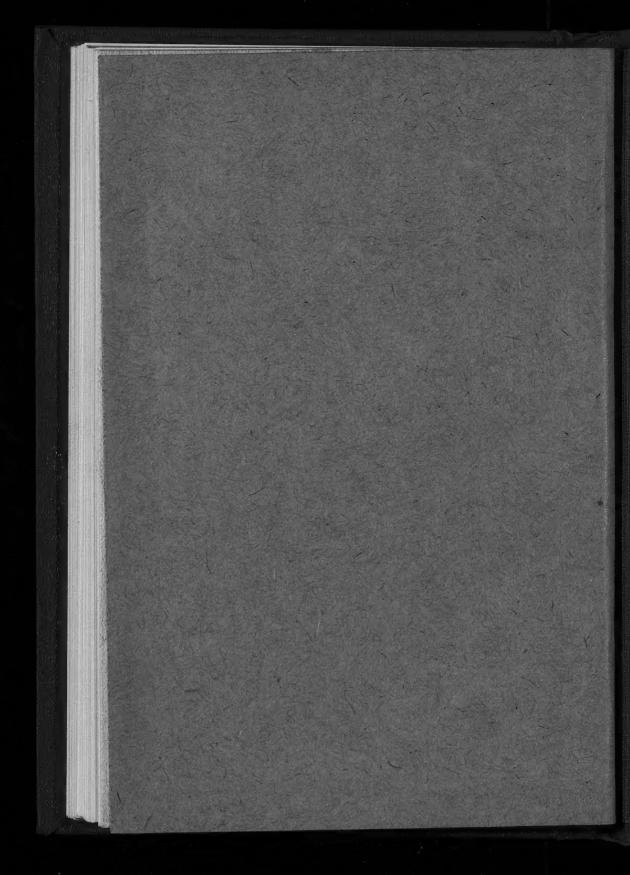



